

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



E. U. ПОПОВЪ. STANFORD LIBRARIES

# ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ.

AUTOMITMA THEFT THE

дрожжина

1866-1894

A September 1

Л. Н. ТОЛОТОГО.

Gerallich, 1805. Carrie Optiapiana Crexponiqua - Tr. Terra dina dia men

10

Digitized by Google







# жизнь и смерть

ЕВДОКИМА НИКИТИЧА

дрожжина.

n C

fized by Google



Digitized by Google

Russ. mise.

Popor, E. al.

### Е. И. ПОПОВЪ.

# жизнь и смерть

ЕВДОКИМА НИКИТИЧА

## ДРОЖЖИНА

1866-1894.

Съ предисловиемъ

### л. н. толстого.



БЕРЛИНЪ, 1895. Изданіе Фридрика Готгейнера. 47, Унтеръ денъ Линденъ.

aaf 42 Kijigd by Google



94649

Типографія П. Станкевича, Берлинъ, Бернбургерштрассе 14.

Slav. call. 33072

### Отъ составителя.

27-го Января 1894 года въ больницѣ Воронежской тюрьмы умеръ отъ воспаленія легкихъ нѣкто Евдокимъ Никитичъ Дрожжинъ, бывшій сельскій учитель Курской губерніи. Тѣло его брошено въ могилу на острожномъ кладбищѣ, какъ кидаютъ туда тѣла всѣхъ преступниковъ, умирающихъ въ тюрьмѣ. Между тѣмъ это былъ одинъ изъ самыхъ святыхъ, чистыхъ и правдивыхъ людей, какіе бываютъ въ жизни.

Въ Августъ 1891 года онъ былъ призванъ къ отбыванію воинской повинности, но считая всъхъ людей братьями и признавая убійство и насиліе самымъ большимъ гръхомъ, противнымъ совъсти и волъ Бога, онъ отказался быть солдатомъ и носить оружіе. Точно такъ-же, признавая гръхомъ отдавать свою волю во власть другихъ людей, могущихъ потребовать отъ него дурныхъ поступковъ, онъ отказался и отъ присяти. Люди, жизнь которыхъ основана на на-

Л. Н. Толетой. Дрожживъ.

Digitized by Google

силін и убійствъ, заключили его сначала на годъ въ одиночное заключение въ Харьковъ, а потомъ перевели въ Воронежскій Дисциплинарный батальонъ, где въ течени 15 месяцевъ мучали его холодомъ, голодомъ и одиночнымъ заключеніемъ. Наконецъ, когда у него отъ непрерывныхъ страданій и лишеній развилась чахотка и онъ былъ признанъ негоднымъ къ военной службъ, его рѣшили перевести въ гражданскую тюрьму, гдѣ онъ додженъ былъ отсиживать еще 9 лътъ за-Но при доставленіи его изъ батальона ключенія. въ тюрьму въ сильно морозный день полицейскіе служители по небрежности своей повезли его бевъ теплой одежды, долго стояли на улицъ у полицейскаго дома и поэтому такъ простудили его, что у него сделалось воспаление легкихъ, отъ котораго онъ и умеръ черезъ 22 дня.

Смерть его быстро сдёдалась извёстной его друзьямъ и знакомымъ и показалась всёмъ важнымъ и значительнымъ событіемъ. Многимъ одновременно пришла мысль о необходимости составленія біографіи Дрожжина и по счастью моему работа эта досталась мнё. Я постарался собрать все, что осталось писаннаго его рукою: его письма къ разнымъ лицамъ, дневники, записки; просилъ знавшихъ его сообщить мнё свои воспоминанія о немъ, побывалъ на его родинѣ и лично повидалъ нёкоторыхъ изъ его друзей и

родныхъ, нѣкоторыхъ лицъ изъ его батальоннаго и тюремнаго начальства, видѣлъ его товарищей по заключенію, и все, что мнѣ казалось важнымъ изъ этого матеріала, соединилъ въ одну біографію, которая была уже совсѣмъ готова, когда 17-го Іюня нынѣшняго года на меня напали жандармы и по предписанію Департамента Государственной полиціи отняли у меня какъ біографію, такъ и другія мои бумаги.

Къ счастью тѣ документы, по которымъ я составлялъ біографію, сохранялись не въ моей квартирѣ, и благодаря этому я могъ возстановить біографію и дополнить ее тѣми свѣдѣніями о жизни Дрожжина, которыя я получилъ послѣ обыска у меня.

Москва, 26-го Октября 1894 г.

Е. Поповъ.





### предисловіе.

Еще Моисей въ своихъ заповъдяхъ, данныхъ людямъ 5000 лътъ тому назадъ поставилъ заповъдь: не убій. То-же самое проповъдовали всъ пророки; то-же самое проповъдовали мудрецы и учители всего міра; то-же самое проповъдовалъ Христосъ, запрещая людямъ не только убійство, но все то, что можетъ вести къ нему, всякое раздраженіе и гнъвъ противъ брата; и то-же самое написано въ сердцъ каждаго человъка такъ явственно, что нътъ поступка болъе противнаго всему существу неизвращеннаго человъка, чъмъ убійство себъ подобнаго существа — человъка.

И вотъ, не смотря на то, что этотъ законъ Бога явно открытъ намъ Моисеемъ, пророками и Христомъ и такъ неизгладимо написанъ въ нашемъ сердцъ, что въ обязательности его для насъ не можетъ быть никакого сомнънія, законъ этотъ не только не признается въ нашемъ міръ, но признается совершенно противуположный

этому законъ, законъ обязательности для каждаго человъка нашего времени поступить въ военную службу, т. е. стать въ ряды убійцъ, поклясться въ готовности къ убійству, научиться искусству убивать и дъйствительно убивать себъ подобныхъ, когда это отъ него потребуется 1).

Во времена языческія христіанамъ было повелѣваемо на словахъ отрекаться отъ Христа и Бога и въ знакъ отреченія приносить жертвы языческимъ богамъ.

Теперь, въ наше время христіанамъ повельвается уже не только отрекаться отъ Христа и Бога принесеніемъ жертвъ языческимъ богамъ (приносить жертвы языческимъ богамъ можно оставаясь въ душѣ христіаниномъ), а повелѣвается отрекаться отъ Христа и Бога совершеніемъ самаго несомнѣнно противнаго Христу и Богу и запрещеннаго Христомъ и Богомъ поступка — клятвы въ готовности къ убійству, приготовленія къ убійству и очень часто и самаго убійства.

<sup>1)</sup> Въ государствахъ, гдѣ нѣтъ обявательной воннской повиности, законъ Бога и совѣсти о неубійствѣ, хотя и не такъ очевидно, но также нарушается всѣми гражданами, потому что наемъ, вербовка и содержаніе войскъ, совершаемыя на деньги, сознательно платимыя всѣми гражданами на признаваемое ими необходимымъ дѣло убійства, есть точно такое-же согласіе на убійство и содѣйствіе ему, какъ и личное поступленіе на военную службу.

И какъ прежде находились люди, не соглашавшіеся поклонять языческимъ богамъ и за свою върность Христу и Богу жертвовавшіе жизнью такъ и теперь были и есть люди, не отрекающіеся отъ Христа и Бога, не соглашающіеся приносить клятву въ готовности къ убійству, не вступающіе въ ряды убійцъ и за эту върность гибнущіе въ самыхъ ужасныхъ страданіяхъ, какъ это случилось съ Дрожжинымъ, жизнь котораго описывается въ этой книгъ.

И какъ въ прежнее время тѣ, считавшіеся полубезумными, странными людьми, мученики христіанства, которые гибли за то, что не хотѣли отречься отъ Христа, только одной своей вѣрностью Христу разрушили языческій міръ и открыли путь христіанству, такъ и теперь люди, какъ Дрожжинъ, считающіеся безумцами и фанатиками, предпочитающіе мученія и смерть отступленію отъ закона Бога, одною своею вѣрностью закону разрушаютъ существующій жестокій порядокъ вѣрнѣе революцій и открываютъ людямъ новое радостное состояніе всеобщаго братства, царства Божія, которое предвозвѣщали пророки и основы котораго 1800 лѣтъ тому назадъ положены Христомъ.

Но мало того, что люди, какъ Дрожжинъ, теперь отказывающіеся отъ отреченія отъ Бога и Христа, своею діятельностью содійствуютъ





Разница между древними мучениками христіанства и теперешними только въ томъ, что тогда языческихъ дёлъ отъ христіанъ требовали язычники, теперь же языческихъ и самыхъ ужасныхъ языческихъ дёлъ — такихъ, какихъ не требовали язычники: убійства — требуютъ отъ христіанъ не язычники, а христіане или по крайней мъръ люди себя такъ называющие; въ томъ, что тогда сила язычества держалась на его невѣдѣніи, на гомъ, что оно не знало, не понимало христіанства, теперь же жестокость мнимаго христіанства держится только на обмань, на сознательномъ обманъ. Тогда для освобожденія христіанства отъ насилія надо было уб'єдить язычниковъ въ истинъ христіанства, а этого большею частью нельзя было сдёлать. Юліанъ Отступникъ и многіе лучшіе люди того времени искренно быди убъждены, что язычество есть просвещение и благо, а христіанство — мракъ, невъжество и эло. Теперь же для освобожденія христіанства отъ насилія и жестокости нужно только обличить обманъ ложнаго христіанства.

А обманъ этотъ самъ собою несомнённо обличается однимъ простымъ и неуклоннымъ исповёданіемъ истины, неизбёжно вызывающимъ мнимо — христіанскія власти къ насилію, мученіямъ и убійству христіанъ за соблюденіе того самаго, что они же исповёдуютъ.

Прежде христіанинъ, отказывавшійся отъ поклоненія языческимъ богамъ, говорилъ язычникамъ: "я отридаю вашу в ру, я — христіанинъ и не могу и не хочу служить вашимъ богамъ, а буду служить одному истинному Богу и сыну Его Христу Інсусу", и явыческія власти казнили его за то, что онъ исповедоваль религію, которую они считали ложной и вредной, и казнь его не носила въ себъ никакого противоръчія и не подрывала того язычества, во имя котораго его казнили. Теперь же христіанинъ, отказывающійся отъ убійства, говорить свою исповідь уже не язычникамъ, а людямъ, называющимъ себя христіанами. И если онъ говорить: "я — христіанинъ и не могу и не хочу исполнять противныхъ христіанскому закону требованій убійства", то ему уже не могуть сказать, какъ прежде язычники: "ты исповъдуещь ложную и вредную въру и за это мы казнимъ тебя", а ему говорять: "мы — тоже христіане, но ты не върно понимаеть христіанство, утверждая, что христіанинъ не можетъ убивать. Христіа-





Выходитъ то, что власти, признающія себя христіанскими, при всякомъ такомъ столкновеніи съ людьми, отказывающимися отъ убійства, вынуждены самымъ явнымъ и торжественнымъ образомъ отрекаться отъ того христіанства и нравственнаго закона, на которомъ одномъ зиждется ихъ власть.

Кромѣ того, на несчастіе ложныхъ властей и на счастье всего человѣчества, условія военной службы стали въ послѣднее время совсѣмъ другія, чѣмъ тѣ, какія были прежде, и потому требованія властей стали еще очевиднѣе нехристіанскими, и отказы отъ исполненія ихъ требованій стали еще болѣе обличительны.

Прежде къ военной службъ призывалась едва-ли одна сотая всъхъ людей, и правительство могло предполагать, что въ военную службу лаутъ люди низшаго уровня нравственности, такіе, для которыхъ военная служба не представляетъ ничего противнаго ихъ христіанской совъсти, какъ это и было отчасти, когда отдавали

въ солдаты за наказаніе. Тогда, если къ военной службѣ призывали человѣка, по нравственнымъ свойствамъ своимъ не могущаго быть убійцей, то это была несчастная случайность и исключеніе. Теперь-же, когда всѣ должны исполнять воинскую повинность, самые лучшіе люди, самые наиболѣе христіански настроенные и далекіе отъ возможности участія въ убійствѣ, всѣ должны признать себя убійцами и отступниками отъ Бога.

Прежде нанимаемое властителями войско составляли отобранные, самые грубые, нехристіанскіе и невѣжественные люди или охотники и наемники; прежде никто или редко кто читалъ Евангеліе и люди не знали его духа, а вѣрили тому, что имъ толковали священники; и прежде только рѣдкіе, особенно фанатически настроенные люди, сектанты считали грехомъ военную службу и отказывались отъ нея. Теперь же нътъ ни одного, который бы не быль обязань сознательно, своими деньгами, а въ большей части Европы прямо непосредственно участвовать въ приготовленіяхъ къ убійству или въ самыхъ убійствахъ; теперь всѣ почти люди знаютъ Евангеліе и духъ ученія Христа, всё знаютъ, что священники подкупленные обманщики, и никто уже, кромѣ самыхъ невѣжественныхъ людей, не въритъ имъ; и теперь уже не одни сектанты,



а люди не исповѣдующіе никакихъ особенныхъ догматовъ, люди образованные, свободномыслящіе отказываются отъ военной службы и не только отказываются за себя, но прямо открыто всѣмъ говорятъ, что убійство не совмѣстимо ни съ какимъ исповѣданіемъ христіанства.

И потому одинъ такой отказъ отъ военной службы, какъ отказъ Дрожжина, отказъ выдержанный не смотря на мученія и смерть, одинъ такой отказъ колеблетъ все громадное зданіе насилія, построенное на лжи, и грозитъ ему разрушеніемъ.

Страшная сила находится въ рукахъ правительствъ и не только сила вещественная: огромное количество денегъ, учрежденій, богатствъ, покорныхъ чиновниковъ, духовенства и войска, огромныя духовныя силы вліянія на людей находятся въ рукахъ правительства. Оно можетъ, если не подкупить, то подавить, уничтожить всёхъ тёхъ, кто противится ему. Подкупленное духовенство пропов'т солдатство въ церквахъ, подкупленные писатели пишутъ книги, оправдывающія солдатство; въ школахъ — высших и низшихъ — обязательно преподаются обманные катехизисы, въ которыхъ внушается дътямъ, что убивать на войнъ и по суду не только можно, но должно; къ присягѣ пригоняются всв, поступающіе въ войско; все, что

можетъ раскрыть обманъ, строго воспрещается и казнится, — самыя страшныя наказанія накладываются на людей, не исполняющихъ требованія служенія въ военной службъ, т. е. убійства.

И удивительное дѣло, вся эта огромная, могущественная масса людей, вооруженная всѣми силами человѣческой власти, трепещетъ, прячется, чувствуя свою вину, и колеблется въ своемъ существованіи и всякую минуту готова рухнуть и разлетѣться прахомъ при появленіи одного человѣка, какъ Дрожжинъ, который не уступаетъ требованіямъ человѣческимъ, а повинуется закону Бога и прямо исповѣдуетъ его 1).

А такихъ людей въ наше время уже не одинъ Дрожжинъ, а тысячи, десятки тысячъ и число и, главное, значение ихъ растетъ съ ка-

<sup>1)</sup> Въ Сентябръ мъсяцъ я послаль въ одну изъ газетъ краткій некрологъ Дрожжина, въ которомъ сообщалась причина ево заключенія, бользин и смерти, и некрологъ этотъ былъ вскоръ перепечатанъ въ другихъ газетахъ ("Недъл" N. 36, "Русскія Въдомости" N. 250, "Саратовскій Листокъ" N. 193). И странное дъло, правительство, казалосьбы, должно было бытъ довольно обнародованіемъ, хотябы и не офиціальнымъ, той строгости, съ которой преслёдуется имъ неповиновеніе вонискимъ требованіямъ, но на самомъ дълъ черевъ нъсколько дней послѣ появленія некролога, оно разослало по редакціямъ всёхъ газетъ секретный циркуляръ, въ которомъ предписывалось не помѣщать въ газетахъ инкакихъ свёдѣній объ этомъ человѣкѣ и его дълъ.

Е. П.



ждымъ годомъ и часомъ. Въ Россіи мы знаемъ десятки тысячь людей, отказавшихся присягать новому царю и признающихъ военную службу убійствомъ, не совмѣстимымъ не только съ христіанствомъ, но съ самыми низкими требованіями чести, справедливости, нравственности. Мы знаемъ такихъ людей во всёхъ европейскихъ странахъ; знаемъ про назореновъ, появившихся меньше 50 лётъ назадъ въ Австріи и Сербіи и изъ нёсколькихъ сотъ разросшихся теперь въ количестви свыше 30,000, отказывающихся, не смотря на всѣ гоненія, отъ участія въ военной службъ. Мы узнали недавно про высоко образованнаго, совершенно свободно-мыслящаго человъка, военнаго врача, отказавшагося отъ военной службы, потому что онъ считаетъ противнымъ своей совёсти служеніе такому учрежденію, какъ армія, предназначенному только для насилія надъ людьми и убійства ихъ.

Но и не то важно, что людей этихъ много и становится все больше и больше, важно то, что найденъ единственный истинный путь, по которому человъчество несомнънно придетъ къ своему освобожденію отъ зла, сковавшаго его, и что на этомъ пути ничто и никто не можетъ уже остановить его, потому что для освобожденія на этомъ пути не нужно никакихъ усилій для уничтоженія зла: оно само разлетается и таетъ

какъ воскъ отъ огня, а нужно только неучастие въ немъ. А для того, чтобы перестать устаствовать въ этомъ злъ, отъ котораго мы страдаемъ, не нужно никакихъ особенныхъ ни умственныхъ, ни телесныхъ усилій, -- нужно только отдаваться своей природъ, быть добрымъ и правдивымъ передъ Богомъ и собою. "Вы хотите, чтобы я сталь убійцей, а я не могу этого сдёлать и этого не велить мих мой Богь и моя совъсть. И потому делайте со мною, что хотите, а ни убивать, ни готовиться къ убійству, ни помогать ему я не стану." — И простой отвъть этотъ, который неизбежно долженъ сделать всякій человекъ, потому что онъ вытекаетъ изъ сознанія людей нашего времени, разрушаетъ все то зло насилія, которое такъ долго тяготило міръ.

Говорять: въ священномъ писаніи сказано: ,,Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога, существующія же власти отъ Бога установлены. Посему противящійся власти противится Божію установленію. А противящіеся сами навлекутъ на себя осужденіе. Ибо начальствующіе страшны не для добрыхъ дѣлъ, но для злыхъ. Хочешь ли не бояться власти? Дѣлай добро и получишь похвалу отъ нея; ибо начальникъ есть Божій слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаешь зло, бойся, ибо онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ

Digitized by Google

Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое. И потому надобно повиноваться не только изъ страха наказанія, но и по совѣсти. Для сего вы и подати платите, ибо они Божіе служители, симъ самымъ постоянно занятые. И такъ отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброкъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому честь, честь." (Рим. XIII, 1—7), и потому надо повиноваться властямъ.

Но въдь уже не говоря о томъ, что тотъ самый политическій Павель, который римлянамъ говорилъ, что надо повиноваться властямъ, Ефесянамъ говоритъ совершенно другое: "Наконецъ, братіи мои, укрѣпляйтесь Господомъ и могуществомъ силы Его; облекитесь во все оружіе Божіе, что бы вамъ можно было стать противъ козней діавольскихъ, потому что наша брань не противъ крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ міроправителей тымы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебесныхъ." (Ефес. VI, 10, 11, 12); не говоря уже объ этомъ, слова Павла къ римлянамъ о повиновеніи существующимъ властямъ никакимъ образомъ не могутъ быть соединены съ ученіемъ самаго Христа, весь смыслъ котораго состоитъ въ освобождении людей отъ власти міра и подчиненіи ихъ одной власти Бога. "Если міръ васъ ненавидить, знайте, что меня прежде васъ возненавидёлъ (Iн. XV, 18).

Если меня гнали, будутъ гнать и васъ. (Iн. XV, 20). Если бы вы были отъ міра, міръ любилъ бы свое, а какъ вы не отъ міра, но я избраль васъ отъ міра, то міръ ненавидить васъ (Ін. XV, 19). И поведуть вась къ правителямъ и царямъ за меня, для свидетельства передъ ними. (Ме. Х., 18. Mp. XIII, 9). И будете ненавидимы всёми за имя мое (Ме. Х, 22). Возложать на васъ руки и будуть гнать вась, предавая въ синагоги и въ темницы, и поведуть предъ царей и правителей за имя мое.' (Лк. XXI, 12). И всякій убивающій вась будеть думать, что онь тімь служить Богу. Такъ будутъ поступать, потому что не познади ни Отца, ни меня. Но я сказалъ вамъ сіе для того, что бы вы, когда придеть то время, вспомнили, что я сказалъ (Ін. XVI, 2-4). Но вы не бойтесь, потому что нъть ничего сокровеннаго, что не открылось бы, и тайнаго, что не стало бы явнымъ (Ме. Х, 26). Не бойтесь убивающихъ тело, души же не могущихъ убить, но бойтесь того, кто можетъ погубить и душу и тъло (Ме. Х., 28). Князь міра сего осужденъ (Ін. XVI, 11). Мужайтесь я победиль міръ. (In. XVI, 33).

Все ученіе Христа есть указаніе пути освобожденія отъ власти міра, и Христосъ, будучи самъ гонимымъ, предупреждалъ своихъ учениковъ о томъ, что если они будутъ вѣрны его

Л. Н. Тологой. Дрожинич.

ученію, то міръ будетъ гнать ихъ, и советываль имъ мужаться и не бояться своихъ гонителей. Но мало того, что онъ словами училь ихъ этому, онъ всею своею жизнью и отношениемъ къ вдастямъ показаль примеръ того, какъ должны поступать тв, которые хотять следовать ему. Христосъ не только не повиновался властямъ, но постоянно обличалъ ихъ: онъ обличалъ фарисеевъ въ томъ, что они преданіями человъческими нарушають заповъдь Божію, обличаль ихъ въ томъ, что они ложно соблюдають субботу, что ложно устроили жертвоприношевіе въ храмь, обличалъ ихъ за все ихъ лицемъріе и жестокость, обличалъ города Харазинъ, Виесаиду и Капернаумъ, обличалъ Герусалимъ и предсказывалъ ему погибель.

На вопросъ о томъ, дастъ ли онъ положенную подать при входъ въ Капернаумъ, онъ прямо говоритъ, что сыны, т. е. ученики его, свободны отъ всякой подати и не обязаны платить ее, и только, что бы не соблазнить собирающихъ подати, не вызвать ихъ къ гръху насилія, велитъ отдать тотъ статиръ, который случайно находится въ рыбъ и никому не принадлежитъ и ни у кого не отнимается.

На коварный вопросъ же о томъ, нужно ли платить подать кесарю, онъ говоритъ: "Кесарю— кесарево, а *Богу — Божье*, т. е. отдавайте ке-

сарю то, что ему принадлежить и имъ сдѣлано — монету, а Божье — то, что Богомъ сдѣлано и вложено въ васъ: вашу душу, вашу совѣсть, — никому не отдавайте, кромѣ Бога, и слѣдовательно не дѣлайте для кесаря то, что вамъ запрещено Богомъ. И отвѣтъ этотъ изумляетъ всѣхъ своей смѣлостью и вмѣстѣ съ тѣмъ неотразимостью 1).

Когда же приводять Христа къ Пилату, какъ бунтовщика развращающаго народъ и запрещающаго платить подать кесарю (Лк. ХХІІІ, 2), то онъ, сказавъ то, что самъ нашелъ нужнымъ сказать, удивляетъ и возмущаетъ всёхъ начальниковъ тёмъ, что на всё вопросы ихъ не повинуется имъ и не отвёчаетъ ничего.

И за это обличение власти и неповиновение имъ Христосъ осуждается и казнится.

Вся исторія страданій и смерти Христа есть ничто иное, какъ исторія тёхъ бёдствій, кото-

<sup>1)</sup> Только совершенно не только непониманіе ученія Христа, но полное нежеланіе понимать его могло допустить то поразительное лжетолкованіе, по которому слова "Кесарю кесарево" означають признаніе необходимости повиновенія кесарю. Во первыхь о повиновеніи ніть річн; во вторыхь, если бы Христось привнаваль обязательность платы подати и потому повиновенія, онь прямо сказаль бы: "да, должно платить", но онь говорить: "кесарю отдай то, что его, т. е. монету, а живнь — Богу", и этими послідними словами не только не поощряєть повиновеніе власти, но напротивь указываеть на то, что во всемь, что принадлежить Богу, не должно повиноваться кесарю.

рымъ неизбъжно подвергнется всякій человъкъ, который послъдуетъ примъру Христа повиновенія Богу, а не властямъ міра. И вдругъ насъ увъряютъ, что все ученіе Христа должно быть не только исправлено, но отмѣнено вслъдствіе необдуманныхъ и хитрыхъ словъ, написанныхъ Павломъ римлянамъ.

Но мало того, что слова Павла противоръчатъ ученю и жизни Христа, со всъмъ желаніемъ повиноваться властямъ, какъ это велитъ Павелъ, не изъ страха, но и по совъсти, это стало въ наше время уже совершенно невозможнымъ.

Не говоря уже о внутреннемъ противорѣчіи христіанства и повиновенія власти, повиновеніе власти не изъ страха, но по совѣсти стало невозможно въ наше время потому, что вслѣдствіе всеобщаго распространенія просвѣщенія власть, какъ нѣчто достойное уваженія, высокое и, главное, нѣчто опредѣленное и цѣльное, совершенно уничтожилась и нѣтъ никакой возможности возстановить ее. Вѣдь хорошо было не изъ страха только, но и по совѣсти повиноваться власти, когда люди во власти видѣли то, что видѣли въ ней римляне — императора-бога, или какъ китайцы видятъ въ богдыханѣ — сына неба; или какъ видѣли въ средніе вѣка, да и вообще до революціи въ короляхъ и императорахъ божествен-

Какъ быть теперь, когда всё уже, за исключеніемъ самыхъ грубыхъ и необразованныхъ людей, которыхъ становится все меньше и меньше, всё хорошо знаютъ, какіе порочные люди были тё Людовики ХІ-е, Елизаветы Англійскія, Іоанны ІV, Екатерины, Наполеоны, Николаи І, которые царствовали и распоряжались судьбами милліоновъ и царствовали не благодаря какому то священному, неизмённому закону, какъ это думали прежде, а только потому, что люди эти съумёли разными обманами, хитростями, злодёйствами такъ утвердить свою власть, что ихъ не могли свергнуть, казнить или прогнать, какъ

казнили и прогнали Карла I, Людовика XVI, Максимиліана мексиканскаго, Людовика Филиппа и другихъ.

Какъ быть теперь, когда всё знаютъ, что и теперь властвующіе короли, императоры не только не особенные, святые, великіе, мудрые люди, занятые благомъ своихъ народовъ, но напротивъ большею частью очень дурно воспитанные, невёжественные, тщеславные, порочные, часто очень глупые и злые люди, всегда развращенные роскошью и лестью, занятые вовсе не благомъ своихъ подданныхъ, а своими личными интересами, а, главное, неустанной заботой о томъ, чтобы поддержать свою шатающуюся, только хитростью и обманомъ поддерживаемую власть.

Но мало того, что люди видятъ теперь то дерево, изъ котораго сдёланы властители, представлявшіеся имъ прежде особенными существами, что люди заглянули за кулисы этого представленія и уже невозможно возстановить прежнюю иллюзію, люди видять и знають кромѣ того и то, что властвуютъ собственно не эти властители, а въ конституціонных государствах члены палатъ, министры, добивающиеся своихъ положеній интригами и подкупами, а въ не-конститулюбовницы, піонныхъ жены, любимицы. льстецы и всякаго рода пристраивающиеся къ нимъ помощники.

Какъ же человѣку уважать власть и повиноваться ей не изъ страха, а по совѣсти, когда онъ знаетъ, что власть эта не есть что-нибудь отдѣльно отъ него существующее, а есть произведеніе интригъ, хитростей людей и постоянно переходить отъ одного лица къ другому? Зная это, человѣкъ уже не только не можетъ по совѣсти повиноваться власти, но не можетъ не стараться уничтожить существующую власть и самъ сдѣлаться ею, т. е. пролѣзши во власть захватить ее сколько возможно. Такъ это въ дѣйствительности и бываетъ.

Та власть, про которую говориль Павель, власть, которой можно повиноваться по совъсти, уже пережила свое время. Ея не существуеть болье. Она какъ ледъ растаяла и на ней держаться уже ничего не можеть. Прежде бывшая твердою поверхность ръки стала жидкою, и для того, чтобы ъздить по ней, нужно уже не сани и лошади, а лодка и весла. Точно также и складъ жизни вслъдствіе просвъщенія до такой степени измънился, что власти, въ томъ смыслъ, въ которомъ ее понимали прежде, уже нътъ мъста въ нашемъ міръ, а осталось одно грубое насиліе и обманъ. А насилію и обману нельзя повиноваться , не изъ страха, а по совъсти".

"Но какъ-же не повиноваться властямъ? Если не повиноваться властямъ, то будутъ стра-



шныя бъдствія, влые люди будуть мучить, угнетать, убивать добрыхъ."

— "Какъ не повиноваться власти", говорю и я, "какъ рѣшиться не повиноваться власти, одной несомнѣнной власти, той, изъ которой мы никогда не выйдемъ, подъ которой мы всегда находимся и требованія которой мы несомнѣнно, безошибочно знаемъ?"

Говорять: "Какъ рѣшиться не повиноваться властямь?

— Какимъ властямъ? При Екатеринъ, когда бунтовалъ Пугачевъ, половина народа присягала Пугачеву и была подъ властью его; — что-жь, какой власти надо было повиноваться? власти Екатерины или Пугачева? Да при той-же Екатеринъ, которая отняла власть у своего мужа — царя, которому присягали, кому надо было повиноваться? продолжать ли повиноваться Петру III или Екатеринъ?

Ни одинъ русскій царь, отъ Петра I и до Николая I включительно, не вступилъ на престоль такъ, чтобы ясно было, чьей власти нужно повиноваться. Кому надо было повиноваться: Петру I или Софіи, или Іоанну — старшему брату Петра? Софія имъла такія же права на царство, и доказательствомъ того служитъ то, что послѣ нея царствовали имъвшія меньше правъ





женщины — объ Екатерины, Анна, Елизавета. Чьей власти надо было иовиноваться послё Петра, когда одни придворные взводили на престолъ солдатку, любовницу пастора, Меньшикова, Шереметева, Петра, — Екатерину I, а потомъ Петра II, потомъ Анну и Елизавету и наконецъ Екатерину II, имѣвшую на престолъ правъ не больше Пугачева, такъ какъ во время ея царствованія одинь законный наслёдникь — Іоаннь содержался въ крѣпости и быль убить по ея распоряженію, а другой несомнінно законный наслёдникъ быль совершеннолётній сынъ Павель? И чьей власти надо было повиноваться, власти Павла или Александра, въ то время какъ заговорщики, убившіе Павла, еще только собирались убивать его? И чьей власти надо было повиноваться — Константина или Николая, когда Николай отнималь власть у Константина? — Вся исторія есть исторія борьбы одной власти противъ другой, какъ въ Россіи, такъ и во всёхъ другихъ государствахъ.

Мало того, даже не во времена междоусобій и сверженія однихъ властителей и замѣненія ихъ другими, въ самыя мирныя времена надо ли повиноваться Аракчееву, захватившему власть, или стараться свергнуть его и убѣдить царя въ негодности его министровъ. Распоряжается людьми не верховная власть, а ея служители;

надо ли повиноваться этимъ служителямъ, когда требованія ихъ явно дурны и вредны?

Такъ, что, какъ бы мы ни желали повиноваться власти, это невозможно, потому что вемной власти нѣтъ одной опредѣленной, а всѣ власти земныя колеблются, измѣняются, борются между собой. Какая и когда власть настоящая? И потому, какой власти повиноваться?

Но мало того, что власть, требующая себъ повиновенія, сомнительна и мы не можемъ знать, настоящая она или нётъ, эта-то сомнительная власть требуетъ отъ насъ не безразличныхъ, не безвредныхъ дълъ, въ родъ того чтобы мы построили пирамиду, храмъ, дворецъ, или даже служили бы сильнымъ міра сего и удовлетворяли бы ихъ, прихотямъ и роскоши. Это еще можно бы было делать. Но сомнительная власть требуетъ отъ насъ самаго страшнаго для человека поступка — убійства, приготовленія къ нему, признанія своей готовности къ нему, требуетъ такого дела, которое явно запрещено мит Богомъ и потому губитъ мою душу. Неужели же мнъ изъ-за повиновенія этой человіческой, случайной, колеблющейся, раздвояющейся власти забыть требованія той единой власти Бога, которая такъ явно и несомивнно извъстна мив, и погубить свою душу.

"Нельзя не повиноваться власти."

— "Да, нельзя не повиноваться власти", говорю и я "только не власти императора, корсля, президента, парламента и поставленныхъ ими начальниковъ, которыхъ я не знаю и съ которыми не имъю ничего общаго, а власти Бога, котораго я знаю, съ которымъ живу, отъ котораго получилъ и которому ныньче завтра отдамъ свою душу".

Говорять: "Будуть бѣдствія, если мы не будемъ повиноваться власти". — И говорятъ истинную правду, если подъ властью разумѣть истинную власть, а не человѣческій обманъ, который называютъ властью. Онѣ и есть, эти бѣдствія, и страшныя, ужасныя бѣдствія, которыя мы переживаемъ именно потому, что мы не повинуемся одной несомнѣнной и явно открытой намъ и въ писаніи и въ нашемъ сердцѣ власти Бога.

Мы говоримъ: наши бъдствія въ томъ, что богатые и праздные богатьють, а бъдные, трудящіеся бъдньють; въ томъ, что народъ лишенъ земли и потому долженъ работать каторжную работу на фабрикахъ, готовящихъ вещи, которыми онъ не пользуется; въ томъ, что народъ спаиваютъ водкой, которую продаетъ правительство; въ томъ что молодые люди идутъ въ солдаты, развращаются, разносятъ бользии и отстаютъ отъ простой трудовой жизни; въ томъ, что

въ судахъ правятъ богатые, а бъдные сидятъ по тюрьмамъ; въ томъ, что народъ одуряется въ школахъ и церквахъ и за это награждаются народными деньгами чиновники и духовенство; въ томъ, что всъ силы народныя: и люди, и деньги идутъ на войны и на войско, и войско это находится въ рукахъ правителей, которые этимъ войскомъ подавляютъ все то, что несогласно съ ихъ выгодой.

Бъдствія эти ужасны. Но откуда они? И на чемъ они держатся? — А только на томъ, что люди не повинуются единой истинной власти и ея закону, написанному въ ихъ сердцѣ, а повинуются выдуманнымъ постановленіямъ человъческимъ, которыя они называютъ закономъ. Если бы люди повиновались единой истинной власти Бога и его закона, они не брали бы на себя обявательства, убивать себѣ подобныхъ, не поступали бы въ солдаты и не давали бы денегь на наемъ и содержаніе войска. А не было бы войска, и не было бы всёхъ тёхъ жестокостей и несправедливостей, которыя оно поддерживаетъ. Только посредствомъ войска можно было установить и поддерживать такой порядокъ, при которомъ вся земля въ рукахъ тёхъ, кто не работаетъ на ней, а тъ, которые работаютъ, лишены ея; только посредствомъ войска можно отбирать труды бёдныхъ, отдавая ихъ богатымъ;

только посредствомъ войска можно умышленно одурять народъ и лишать его возможности истиннаго просвъщенія. Все это держится войскомъ. Войско же состоитъ изъ солдатъ, солдаты же — мы сами. Не будь солдатъ и ничего этого не будетъ.

Положеніе людей теперь таково, что измънить его ничто не можетъ, какъ только повиновеніе не ложной, а истинной власти.

- "Но новое это положение безъ войска, безъ правительства будетъ во много разъ хуже того, въ которомъ мы находимся теперь", говорятъ на это.
- "Хуже для кого?" спрошу я. "Для тёхъ, которые властвуютъ теперь, для одной сотой всего народа? Для этой части народа, конечно, будетъ хуже. Но не для всего трудового, лишеннаго вемли и произведеній своего труда народа, уже только потому, что для этихъ 99/100 народа положеніе не можетъ быть хуже того, какое есть теперь."

Но и по какому праву мы предполагаемъ, что положение людей сдълается хуже отъ того, что они будутъ повиноваться открытому имъ Богомъ и вложенному въ ихъ сердца закону неубійства. Въдь говорить, что все пойдетъ въ этомъ міръ хуже, если люди послъдують въ немъ тому закону, который далъ имъ Богъ для

жизни въ этомъ мірѣ, все равно, что сказать, что будетъ хуже, если люди будутъ пользоваться данной имъ машиной не по своей прихоти, а по тому наставленію о пользованіи машиной, которое далъ имъ тотъ, кто изобрѣлъ и построилъ ее.

Было время, когда человъчество жило какъ дикіе звіри, и каждый браль себі въ жизни все, что могъ, отнимая у другого то, что ему хотълось, избивая и убивая своихъ ближнихъ. томъ пришло время, когда люди сложились въ общества государства и стали устраиваться народами, защищаясь отъ другихъ народовъ. стали менње ввъроподобны, но всетаки считали не только возможнымъ, но необходимымъ и потому достойнымъ убивать своихъ враговъ внутреннихъ и внѣшнихъ. Теперь же приходитъ время и пришло уже, когда люди по словамъ Христа вступають въ новое состояніе братства всёхъ людей, въ то новое состояніе, давно уже предсказанное пророками, когда всѣ люди будутъ научены Богомъ, разучатся воевать, перекуютъ мечи на орала и копья на серпы, и наступить Царство Божіе, царство единенія и мира. стояніе это было предсказано пророками, но ученіе Христа указало, какъ и чёмъ оно можетъ осуществиться, а именно братскимъ единеніемъ, однимъ изъ первыхъ проявленій котораго должно быть уничтожение насилия. И необходимость

уничтоженія насилія уже сознается людьми и потому состояніе это наступить такъ-же неизбѣжно, какъ прежде, послѣ дикаго состоянія наступило состояніе государственное.

Человъчество въ наше время находится въ мукахъ родовъ этого устанавливающагося Царства Божія, и муки эти неизбъжно кончатся родами. Но наступленіе этой новой жизни не сдълается само собой, наступленіе это зависить отъ насъ. Мы должны сдълать его. Царство Божіе внутри насъ.

А для того, чтобы намъ сдёлать это Царство Божіе внутри насъ, намъ, повторяю, не нужно никакихъ особенныхъ ни умственныхъ, ни тёлесныхъ усилій, нужно только быть тёмъ, чёмъ мы есмы, тёмъ, чёмъ сдёлалъ насъ Богъ, т. е. разумными и, главное, добрыми существами, слёдующими голосу своей совёсти.

"Въ томъ то и дѣло, что люди не разумныя и не добрыя существа", слышу уже я голосъ тѣхъ людей, которые, для того чтобы имѣть право быть злыми, утверждають, что весь родъ человѣческій золъ и что это есть не только опытная, но божеская, откровенная, религіозная истина. "Люди всѣ злы и неразумны", утверждають они, "и поэтому необходимо, чтобы разумные и добрые люди поддерживали порядокъ".

Да если всѣ люди неразумны и злы, откуда же мы возьмемъ разумныхъ и добрыхъ? И если и есть такіе, то какъ мы узнаемъ ихъ? А если и узнаемъ ихъ, то какими средствами мы (и кто будуть эти "мы") поставимъ ихъ во главу другихъ людей? Но если мы даже съумвемъ поставить этихъ особенныхъ разумныхъ и добрыхъ людей во главу другихъ, то не перестанутъ ли эти разумные и добрые люди быть таковыми, если они будутъ насиловать и казнить неразумныхъ и недобрыхъ. И, самое главное: вы говорите, что для того, чтобы помешать некоторымъ ворамъ, грабителямъ и убійцамъ насиловать и убивать людей, вы учредите суды, полицію, войско, которые будутъ постоянно насиловать и убивать людей, обязанность которыхъ будеть состоять только въ этомъ, и въ эти учрежденія привлечете всёхъ людей. Но вёдь такииъ образомъ вы навърное замъняете небольшое и предполагаемое зло большимъ, всеобщимъ и уже навърно совершающимся эломъ. Для того, чтобы противустоять некоторымъ воображаемымъ вами убійцамъ, вы заставляете всёхъ навѣрное быть убійцами. И потому я повторяю, что для осуществленія братскаго общежитія людей не нужно никакихъ особенныхъ усилій ни умственныхъ, ни телесныхъ, а нужно только быть темъ, чемъ насъ сделаль Богъ: разумными

Digitized by Google

и добрыми существами и поступать сообразно этимъ свойствамъ.

Не каждому изъ насъ придется нести то испытаніе, которое перенесъ Дрожжинъ (и если придется, то помоги намъ Богъ, не измѣнивъ Ему, снести его), но хотимъ ли мы или не хотимъ этого, каждому изъ насъ, если мы и живемъ въ государствъ, гдъ нътъ воинской повинности, или мы не призываемся къ исполненію ея, каждому изъ насъ приходится такъ или иначе подвергаться, хотя и въ иныхъ более легкихъ формахъ, тому-же испытанію и волей или неволей становиться на сторону угнетателей и даже самимъ дълаться ими, или на сторону угнетенныхъ и помогать имъ нести ихъ испытаніе или самимъ делаться ими. Каждому изъ насъ, если мы даже и не принимаемъ прямаго участія въ гоненіяхъ противъ этихъ новыхъ мучениковъ, какъ участвуютъ въ нихъ государи, министры, губернаторы, суды, подписывающие приговоры къ мученіямъ этихъ мучениковъ, или какъ еще прямее учавствують въ нихъ мучители, какъ тюремщики, сторожа, палачи, каждому изъ насъ всетаки приходится принимать самое діятельное участіе въ этихъ дёлахъ тёми сужденіями, которыя мы высказываемъ о нихъ въ печати, въ письмахъ, въ разговорахъ. Часто только потому, что намъ лень вдуматься въ значение такого яв-



ленія, только потому, что мы не хотимъ нарушать своего спокойствія живымъ представленіемъ себъ того, что должны испытывать эти люди, за свою правдивость, искренность и любовь къ людямъ томящіеся въ тюрмахъ и ссылкахъ, мы не обдумавъ того, что говоримъ, повторяемъ слышанныя или читанныя нами сужденія: "Что-же дълать? И по дъломъ. Это вредные фанатики, правительство должно подавлять такія попытки," и тому подобныя слова, поддерживающія гонителей и увеличивающія страданія гонимыхъ. Мы всё десять разъ подумаемъ о поступке, о выдачь извъстной суммы денегь, объ уничтоженіи или постройк' дома, но сказать слово кажется такъ не важно, что мы говоримъ большею частью не думая. А между тёмъ слово есть самый значительный изъ всёхъ тёхъ поступковъ, какіе мы можемъ сдёлать. Изъ словъ слагается обшественное мижніе. А общественное мижніе одно выше всёхъ царей и властителей управляетъ всёми дёлами людей. И потому каждое сужденіе наше о поступкахъ, какъ поступокъ Дрожжина, можеть быть дёломъ Божьимъ, содействующимъ осуществленію Царства Божія, братства людей, помогающимъ темъ передовымъ людямъ, которые отдаютъ свою жизнь для осуществленія его, и можеть быть дёломъ враждебнымъ Богу, противодъйствующимъ Ему, и содъйствующимъ му-

Digitized by Google

ченіямъ тѣхъ людей, которые отдаютъ себя на служеніе Ему.

Дрожжинъ въ своемъ дневникъ разсказываетъ про такое жестокое воздъйствіе на него такого легкомысленнаго и враждебнаго Богу слова. Онъ разсказываетъ, какъ въ первое время своего заточенія, когда онъ, не смотря на всѣ физическія страданія и униженія, не переставая испытывалъ радостное спокойстіе сознанія того, что онъ сдёлаль то, что должно было, какъ въ это время подъйствовало на него письмо его друга революціонера, изъ любви ка нему уговаривавшаго его пожальть себя, отречься и исполнить требованія властей присягнуть и служить. Очевидно молодой человъкъ этотъ революціонно настроенный и по обычному кодексу революціонеровъ допускавшій, по принципу: цёль оправдываетъ средства, всякіе компромиссы съ совъстью, совершенно не понималь тѣ религіозныя чувства, которыя руководили Дрожжинымъ, и потому легкомысленно писаль ему, чтобы онъ не губилъ себя, какъ полезное для революціи орудіе, и исполнилъ бы всв требованія начальства. Слова эти, казалось-бы, не должны имъть особенно важнаго значенія, а между тімь Дрожжинь пишеть, что слова эти лишили его спокойстія и что онъ забольль отъ нихъ.

И это понятно. Всё люди, которые двигають впередъ человечество и первые и одинокіе выступають на тоть путь, по которому скоро пойдуть всё, выступають на этоть путь не легко и всегда со страданіемъ и внутреннею борьбой. Внутренній голось влечеть по новому пути, всё привязанности, преданія слабости, все тянеть назадь. И въ эти минуты неустойчиваго равновесія всякое слово поддержки или, напротивъ, задержки имѣеть огромное значеніе. Самаго сильнаго человека перетянеть ребенокъ, когда этоть человекъ напрягаеть всё свои силы, чтобы сдвинуть непосильную тяжесть.

Дрожжинъ испыталъ страшное отчаяніе отъ этихъ кажущихся неважными словъ пріятеля и успокоился только тогда, когда получилъ письмо отъ друга Изюмченко, радостно несшаго такую же участь и вывсказывавшаго твердую увѣренность въ истинности своего дѣла 1).

И потому, какъ бы далеко мы лично ни стояли отъ событій такого рода, мы всегда невольно участвуемъ въ нихъ, вліяемъ на нихъ

<sup>1)</sup> Другъ этотъ тогда за такой-же отказъ отъ военной службы былъ заключеннымъ въ Курскъ на гауптвахтъ. Теперь, въ ту минуту, какъ я пишу это, другъ этотъ содержится въ строжайшемъ секретъ, безъ разръшенія свиданья съ къмъ бы то ни было, въ Московской пересыльной тюрьмъ, на своемъ пути въ Тобольскую губернію, куда онъ ссылается по распоряженію государя.

Л. Т.

нашимъ отношеніемъ къ нимъ, нашимъ сужденіемъ о нихъ.

Стоимъ мы на точкѣ эрѣнія друга-революціонера, считаемъ, что ради того, чтобы когдато, где-то, можеть быть, быть въ состояни воздействовать на внешнія условія жизни, можно и должно отступить отъ самыхъ первыхъ требованій сов'єсти, и мы не только не умітряемъ страданія и борьбу людей, стремящихся къ служенію Богу, но и готовимъ эти страданія внутренняго разлада всёмъ тёмъ, которымъ придется рѣшать въ жизни диллемму. А рѣшать ее придется всёмъ. И потому всё мы, какъ бы далеко ни стояли отъ такихъ событій, мы участвуемъ въ нихъ нашимъ мненіемъ и сужденіемъ. И неосторожное, легкомысленно сказанное слово можетъ быть источникомъ величайшихъ страданій для самыхъ лучшихъ людей міра. Нельзя быть достаточно внимательнымъ въ употреблении этого орудія: "Отъ словъ своихъ оправдаенься и отъ словъ своихъ осудишься."

Но многіе изъ насъ призваны участвовать въ такихъ событіяхъ не одними словами, но и еще гораздо непосредственнъе. Я говорю о служащихъ, которые такъ или иначе принимаютъ участіе въ тъхъ безнадежныхъ, только усиливающихъ движеніе угнетеніяхъ, которыми правительство преслъдуетъ такихъ людей, какъ Дрож-

жинъ; я говорю про участниковъ этихъ угнетеній, начиная отъ государя, министровъ, судєй, прокуроровъ, до сторожей и тюремщиковъ, мучащихъ этихъ мучениковъ. Вѣдь всѣ вы, участники этихъ мучительствъ, знаете, что человѣкъ этотъ, котораго вы мучите, не только не влодѣй, но исключительно добрый человѣкъ, что мучится онъ за то, что хочетъ всѣми силами души бытъ хорошимъ; знаете, просто, что онъ молодъ, что у него есть друвья, мать, что онъ любитъ васъ и прощаетъ вамъ. И его-то вы будете сажатъ въ карцеръ, раздѣвать, морить холодомъ, не давать пить, ѣстъ, спать, лишать его общенія съ близкими, съ друзьями.

Какъ же вамъ, императору, подписавшему такой приказъ, министру, прокурору, начальнику тюрьмы, тюремщику, състь объдать, зная, что онъ лежитъ на холодномъ полу и измучившись плачеть о вашей злобъ, какъ вамъ приласкать своего ребенка, какъ вамъ подумать о Богъ, о смерти, которая васъ приведетъ къ Нему. Въдъ сколько вы ни притворяйтесь исполнителями какихъ-то неизмънныхъ законовъ, вы просто люди, и васъ жалко и вамъ жалко, и только въ этой жалости и любви другъ къ другу и жизнь наша.

Вы говорите: нужда заставляеть васъ служить въ этой должности. Въдь вы знаете, что это неправда. Вы знаете, что нужды нътъ, что

Digitized by Google

нужда — слово условное, что то, что для васъ нужда, для другого роскошь; вы знаете, что вы можете найти другую службу, такую, въ которой вамъ не придется мучить людей, да еще какихъ людей. Въдь какъ мучали пророковъ, потомъ Христа, потомъ его учениковъ, такъ всегда мучали и мучаютъ тъхъ, которые, любя ихъ, ведутъ людей впередъ къ ихъ благу. Такъ какъ-бы не быть вамъ участниками этихъ мученій.

Ужасно замучить невинную птичку, животное. На сколько же ужаснъе замучить юношу, добраго, чистаго, любящаго людей и желающаго имъ блага. Ужасно быть участникомъ въ этомъ дълъ.

И, главное, бытъ участникомъ напрасно — погубить его тѣло, себя, свою душу, и вмѣстѣ съ тѣмъ не только не остановить совершающатося дѣла установленія Царства Божія, но, напротивъ, противъ воли своей содѣйствовать торжеству его.

Оно приходитъ и пришло уже.

Москва, 4-го (16.) Марта 1895 г.

Левъ Толстой.





## ГЛАВА I.

## Дътство и школьные годы, учительство и политическое дъло.





. Digitized by Google

Евдокимъ Никитичъ Дрожжинъ родился 30-го Іюля 1866 года въ деревит Толстый Лугъ, Суджанскаго уёзда, Курской губерніи. Родители его, крестьяне этой деревни, живы и до сихъ поръ и продолжають заниматься земледъліемъ. Ребенкомъ онъ былъ ръзвый, веселый шаловливый и смышленный. Грамот его никто не училь, но когда ему шелъ 8-й годъ, родители его неожиданно заметили, что онъ знаетъ уже азбуку и склады. 8-ми же лёть онь поступиль въ мёстную приходскую школу, затёмъ перешелъ въ образдовое двухклассное училище, находившееся въ сосъднемъ селъ Любимовкъ. Выйдя оттуда, онъ былъ принятъ на платную должность помощника учителя въ приходской школъ. 17 лёть онь поёхаль въ уёздный городъ Бёлгородъ и поступилъ въ учительскую семинарію.

Какъ въ школахъ, такъ и въ семинаріи Дрожжинъ отличался отъ своихъ товарищей большой самостоятельностью. Обыкновенно онъ не участвовалъ въ дътскихъ играхъ товарищей и держался въ сторонъ и за это его не долюбливали, но въ дружбъ своей онъ былъ постояненъ и

сохранилъ ее съ нѣкоторыми изъ товарищей до самой смерти. Уроковъ обыкновенно не готовиль и если учился успъшно, то только благодаря своимъ выдающимся способностямъ. Онъ не могъ выносить начальническаго обращения съ собою кого бы то ни было и въ подобныхъ случаяхъ приходилъ въ раздражение и чемъ нибудь выражаль свою непокорность. Делаль ли, напримѣръ, директоръ семинаріи ни къ чему ненужное распоряжение о томъ, чтобы семинаристы приходили на занятія въ сюртукахъ, застегнутыхъ на всѣ пуговицы, Дрожжинъ умышленно приходилъ въ разстегнутомъ сюртукъ или застегнутомъ какъ нибудь наискось. Эта непокорность, естественно, раздражала начальство и оно косилось на Евдокима Никитича.

Кромѣ того, пріѣхавъ въ Бѣлгородъ, Дрожжинъ познакомился съ однимъ человѣкомъ, котораго онъ называетъ въ своихъ запискахъ, "Бѣлгородскимъ другомъ" и который имѣлъ большое вліяніе на его духовное и нравственное развитіе. Это былъ сосланный въ Бѣлгородъ по политическому дѣлу молодой, образованный, либеральный, умный и гуманный человѣкъ. У него по вечерамъ собирались молодые люди, человѣкъ 12: учителя, студенты, семинаристы, тутъ же бывалъ и Дрожжинъ со своими товарищами. На вечерахъ этихъ обыкновенно было общее чтеніе, разговоры, споры, въ которыхъ принималъ горячее участіе и Дрожжинъ, всегда отстаивая

всякую живую, оригинальную мысль, котя бы она раздёлялась только меньшинствомъ. Благодаря этимъ бесёдамъ Дрожжинъ усвоилъ соціалистическія убёжденія своего друга и увлекался 
нашей либеральной литературой, предпочитая 
всему другому Щедрина, сказки котораго онъ 
зналь такъ хорошо, что могъ ихъ разсказывать 
почти слово въ слово на память.

Въ личной жизни своей онъ мало отличался отъ товарищей. Также, какъ и они, онъ пилъ вино и не считаль дурнымъ внъбрачное половое общеніе, но никогда не поэтизировалъ своего отношенія къ женщинамъ и относился съ презръніемъ къ любовнымъ похожденіямъ своихъ товарищей, наряжавшихся, кокетничавшихъ и заводившихъ романы. Нрава Евдокимъ Никитичъ былъ веселаго и эта веселость не покидала его до самой смерти. Онъ былъ кръпкаго тълосложенія, силенъ и любилъ бороться.

Ó

Наиболье постоянныя и продолжавшіяся до самой смерти дружескія отношенія сохранились у Евдокима Никитича только съ однимъ симинарскимъ товарищемъ А. Н. Д-ко, который тоже бываль у "Бългородскаго друга" и тоже раздъляль его соціалистическія убъжденія. Другой человькъ, съ которымъ быль друженъ Евдокимъ Никитичъ и который имъль очень важное значеніе въ его жизни последніе годы, быль Николай Трофимовичъ Изюмченко, молодой крестьянинъ изъ соседней съ Толстымъ

Лугомъ деревни Обуховки. Познакомившись съ Изюмченко въ 1885 году, во время своего лътняго пребыванія на родинъ, Дрожжинъ сообщилъ ему соціалистическія и революціонныя убъжденія. Изюмченко, — чуткій и впечатлительный юноша — полюбившій и подружившійся съ нимъ, тотчасъ же усвоилъ его убъжденія. Вотъ что пишетъ самъ Дрожжинъ объ этомъ знакомствъ:

"Познакомившись съ нимъ, я после несколькихъ разговоровъ вызваль въ немъ то настроеніе, которое имълъ тогда самъ. Но настроение это ограничилось только общими взглядами. А развить мит его, т. е. доставить ему возможность имъть болье, чъмъ настроеніе, имъть столько знаній, чтобы его настроеніе не было безформеннымъ, этого мив не пришлось, и потому, что не долго съ нимъ прожилъ, и еще болве вследствіе собственной моей несостоятельности. Изюмченко нигде не учился, кроме двухъ летъ въ сельской школь. Имьеть отъ природы доброе сердце. Оставшись рано сиротой, перенесъ много нищеты, а въ 20 леть отдаваль дань молодости, какъ отдають ее обыкновенно деревенскіе паробки: игралъ на гармоніи и сквернословилъ (въ чемъ не уступалъ ему и я), иногда выпивалъ водочки и заставляль себя прелюбодействовать (въ этомъ последнемъ случав я ему уступаль, потому что вліяніе нашего Бългородскаго друга иногда сказывалось въ томъ, что святыя идеи пеломудрія

борились съ молодостью и господствующимъ легкимъ взглядомъ)."

Весною 1886 года Дрожжину предстояло окончить курсъ въ семинаріи, но учебное начальство, зная его взгляды и зная о его посъщеніяхъ вечеровъ у политическаго ссыльнаго, не допустило его до экзаменовъ. Дрожжинъ долженъ былъ вернуться домой и, пробывъ тамъ около 2-хъ мъсяцевъ, поъхалъ въ Рыльскъ и тамъ весною 1887 года сдалъ экзаменъ на сельскаго учителя. Проживъ лѣто дома, онъ осенью уъхалъ въ деревню Черничену (Дмитріевскаго уъзда), куда онъ былъ назначенъ сельскимъ учителемъ. Вотъ что онъ пишетъ въ одномъ письмъ о своей жизни за это время:

"Обстоятельства мои на службѣ были таковы: глухая деревушка и патріархальные мужики, городъ въ 30 верстахъ, своихъ книгъ нѣтъ, жалованья 200 рублей въ годъ и хотя изъ этого можно бы было сберечь для книгъ что-нибудь, но это возможно только при болѣе эрѣломъ взглядѣ на свою жизнь, а я могъ только по временамъ возбуждаться и тогда жилъ сердцемъ, но всетаки не разсудкомъ. Да и какой разсудокъ у 20-ти лѣтняго парня, выученнаго на мѣдныя деньги, запуганнаго директоромъ и читавшаго только Майнъ-Рида, Жюль Верна и Купера! (Разъ молодой учитель, взявшій для себя изъ "фундаментальной" библіотеки Шекспира, далъ его намъ



тайкомъ, такъ директоръ узнавши чуть съ ума не сошелъ отъ страха за опасность такого незаконнаго чтенія)."

Въ Черниченъ Дрожжинъ пробылъ учителемъ два гога, каждое лъто возвращаясь въ свою деревню Толстый Лугь Въ это же время онъ близко сошелся съ однимъ изъ учителей Т. В. Б-вымъ, переписка съ которымъ у него не прекращалась до самой смерти. Вотъ что писаль мит самъ Б. о своемъ знакомствт съ Евдокимомъ Никитичомъ: "Съ Дрожжинымъ я познакомился въ то время, когда мы оба состояли на должности сельскихъ учителей. Сближение наше, наша дружба произошли не отъ того, что мы были товарищи по службъ, а также и не отъ того собутыльничества, какъ думають многіе, знающіе насъ; нётъ, открытая душа Евдокима Никитича, его живой, здравый умъ, характеръ непоколебимый въ достижении какой угодно цели, прямота въ выраженіи правды передъ кѣмъ бы то ни было (за что онъ заслужиль отъ большинства своихъ знакомыхъ название циника), его небрежное отношение къ своей собственной персонъ, помимо моей воли заставляли полюбить его. Я хорошо помню, какъ одинъ разъ пришелъ ко мнв плохо одбтый молодой человекъ и торжественно объявиль мив, что онъ — учитель Дрожжинъ, слыхалъ про меня и пришелъ познакомиться со мною и туть же потребовалъ не водки, а чаю; я съ своей стороны

сразу узналъ, что это за человъкъ, и мы сошлись съ нимъ. Правда, мы не отказывались отъ товарищескихъ пирушекъ, происходившихъ при полученіи жалованья, но эти пирушки были очень рѣдки, часто и очень часто не соотвѣтствовали по времени получкъ жаловавья, а жалованье наше учительское получается часто черезъ три, а чаще всего чрезъ пять мѣсяцевъ. Денегъ у Дрожжина никогда не водилось, потому что знакомые его крестьяне, какъ только узнавали, что онъ получилъ жалованье, такъ сейчасъ же приходили и разбирали у него всѣ оставшіяся деньги, если онъ не успѣвалъ ихъ растратить на какія нибудь книжки для своихъ учениковъ; отъ того-то онъ всегда бъдно быль одёть."

Дъйствительно мать Евдокима Никитича говорила мнъ, что когда онъ жилъ у нихъ зимою, то у него не было даже теплой одежды и когда она предлагала ему что нибудь справить, то онъ обыкновенно отказывался, и если случалось идти куда нибудь, то надъвалъ ея старый полушубокъ, подпоясываясь веревочкой. По внъшнему виду нельзя даже было подумать, что это учитель.

"Иногда случилось такъ", продолжаетъ Б.: "какой нибудь бёдный крестьянинъ, узнавъ что завтра учитель идетъ за жалованьемъ, приходилъ къ нему наканунѣ его отъёзда и выпрашивалъ у него денегъ, которыхъ онъ еще не получалъ. Въ такихъ случаяхъ Евдокимъ Никитичъ всегда

Digitized by Google

зайзжаль ко мий, и я бывало, только спрошу у него: "А твое, аль завистовано?" (это значить — выпрошено). На это онъ объясняль мий, что выпрошено, да не все, а всетаки не хватить на чай, сахарь и табакъ; при этомъ долженъ сказать, что онъ часто обходился и безъ этого. Потомъ онъ, помявшись немного, обращался съ рёшительнымъ вопросомъ:

"Ну, такъ чтожъ, отсылать подводчика или не нужно?"

- Куда?
- Да назадъ, домой.
- А мы какъ, пѣшіе?
- Ну да, пѣшіе, а то его таскать за собой.
- Идетъ, говорю.

И тогда Евдокимъ Никитичъ чуть не запрыгаетъ отъ радости. Не могу сказать, отчего ему радостно было въ подобныхъ случаяхъ: предстоящая ли возможнось помочь бъдняку, или предстоящее путешествіе со мною до города, со мною москалемъ, единственнымь человѣкомъ, который сочувствовалъ ему и считалъ его братомъ и который принялъ его по братски на чужой сторонъ (онъ былъ малороссъ и вообще не долюбливалъ москалей, постоянно при мнъ и при всѣхъ высказывая свой патріотизмъ и брезгливость къ Россіи, такъ что мнъ не мало труда стоило уничтожить въ немъ эту угловатость, какъ это мнъ казалось, его чистой души). Я никогда не спрашивалъ его объ этомъ, потому что находилъ неумѣстнымъ, да и зачѣмъ было спрашивать, душа его была чиста, ясна и видима для меня какъ на ладони. Для меня одинаково была дорога его веселость, какъ для него, вѣроятно, мое согласіе въ какомъ бы то ни было задуманномъ имъ предпріятіи, а потому я даже опасался спрашивать его, боясь лишнимъ словомъ, неумѣстнымъ вопросомъ омрачить его душу, тѣмъ болѣе, что своей веселостью онъ заражалъ меня и мнѣ при немъ гораздо становилось легче, мрачныя думы разлетались какъ дымъ отъ вѣтра, я все забывалъ на свѣтѣ, и личныя обиды и обиды постоянно обижаемыхъ."

Будучи учителемъ въ Черниченъ, Евдокимъ Никитичъ имълъ частыя столкновенія съ мъстнымъ священникомъ и вызывалъ въ немъ неудовольствіе. Причиною этого было то, что Евдокимъ Никитичъ не скрывалъ предъ учениками своихъ взглядовъ. Ученики любили Дрожжина и его слова дъйствовали на нихъ. Священникъ счелъ нужнымъ донести инспектору народныхъ училищъ о превратныхъ убъжденіяхъ Дрожжина. Инспекторъ, недовольный Дрожжинымъ темъ, что тотъ при свидетеляхъ съ нимъ всегда держалъ себя свободно и не выказываль никакого подобострастія, - рѣшилъ перевести его въ другое училище, въ деревню Князево (Путивльского уфзда). При этомъ онъ написалъ ему письмо следующаго содержанія:



"Я убъдился въ томъ, что поведеніе ваше совершенно не соотвътствуетъ званію учителя. Отрицаніе постовъ, нелъпый взглядъ на мірозданіе, порицаніе распоряженій начальства — воть глупейшая ваша философія, созданная вашимъ глупымъ, недоучившимся умишкомъ. Понимая, что все это вытекаетъ у васъ отъ крайней неразвитости, верхоглядства и бользненности нахватавшагося верхушекъ и ничего не смыслящаго вашего мозжечка, я предостерегаю васъ на сей разъ и последній разь, снисходя только безумію вашему. Объявляю однако, что если вы и въ Князевъ и на будущее время поведете себя также безтактно, какъ и въ Черниченой, то немедля будете уволены не только отъ званія учителя, но еще я долженъ буду прибъгнуть къ инымъ инъ . прискорбнымъ мѣрамъ, а для васъ весьма пагубнымъ. О чемъ увъдомляю васъ въ надежде, что вы измените какъ образъ жизни, такъ и образъ мыслей вашихъ."

## Непрягинъ.

Революціонныя уб'єжденія уже переставали удовлетворять Дрожжина. Въ этотъ годъ (1889) онъ познакомился съ жившимъ въ 25 верстахъ отъ его родины Д. А. Хилковымъ, открыто исповѣдовавшимъ и на словахъ и на дѣлѣ свои христіанско-правственныя убѣжденія. Сближеніе съ Хилковымъ и съ его часто гостившими у него единомышленниками, знакомство съ религіозноправственными сочиненіями Л. Н. Толстого совершили въ это время въ душѣ Дрожжина тотъ внутренній переворотъ, который имѣлъ своимъ послѣдствіемъ все то, что случилось съ нимъ.

"Добрыя идеи мнѣ были сродни", пишетъ онъ въ одномъ письмъ: "какъ и большинству моихъ деревенскихъ сотоварищей и для нашего Бѣлгородскаго друга достаточно было только протянуть намъ руку, — и всѣ мы беззавѣтно увъровали, обновились и освъжились. Но безъ свъдъній всъ мы ничего не умъли дълать, даже говорить а также дёлать въ самомъ себе приращеніе. И разсѣявшись въ разныя стороны по одиночкѣ, каждому изъ насъ грозило постепенное засореніе мозговъ и сердца, если бы... не случайныя обстоятельства. Я совершенно случайно наткнулся на "Краткое Изложеніе Евангелія " Льва Николаевича и познакомился съ Д. А. Хилковымъ. Тотъ протянулъ мнъ руку и я опять обновился. Ломки никакой не могло быть, потому что я, хотя и считаль себя революціонеромъ, но такъ какъ я жилъ не умомъ, а сердцемъ, то основание для новаго зданія было вполнѣ пригодно: принялъ и освятилъ новое христіанское ученіе беззавътно.





Говорю "освятилъ", потому что дъйствительно стремился дъломъ доказать свое христіанское имя и сильно боролся съ соблазнами."

Съ этого времени измѣняются какъ взгляды Дрожжина на свою жизнь, на свои поступки, идеалы, такъ и сама его жизнь. Вмъсто обезпеченнаго положенія сельскаго учителя, пользующагося исключительнымъ положениемъ среди народа, онъ сталъ мечтать о простой крестьянской трудовой жизни, въ которой бы можно было, не отнимая ничего у народа, служить ему своею жизнью. Вийсто диятельности революціонера — насильнической и потаенной, онъ сталь искать деятельности христіанской — терпънія, прощенія, миролюбія. Употребленіе вина распущенная жизнь, ругательства были оставлены, началась борьба съ куреньемъ табаку, раздражительностью и другими слабостями. Большою помощью въ борьбъ его со своими пороками послужила, какъ онъ самъ писалъ въ одномъ письмъ, еще возникшая въ немъ привязанность къ К-ой, бывшей учительницей въ одномъ съ нимъ селъ. Это была образованная, серьезная, но разочарованная въ жизни девушка, старше его годами и сильно больная грудью. Ихъ вполнъ чистыя личныя отношенія продолжались недолго и потомъ поддерживались только перепиской.

Пріёхавъ осенью на свое новое мёсто въ деревнё Князевой, Евдокимъ Никитичъ вступиль въ свою должность, но учениковъ сталъ учить не

такъ, какъ это принято въ школахъ, а свободно, такъ, какъ самъ находилъ лучше, и передъ учениками своими высказываль открыто свои новыя убъжденія. Начальство угрожало ему лишеніемъ мъста, но онъ, не дорожа уже своею учительскою деятельностью, не боялся этихъ угрозъ и не измѣнилъ своего поведенія. Такимъ образомъ онъ пробылъ въ Князевѣ до весны 1890 года. Всю весну и лето Дрожжинъ провелъ у своихъ родныхъ, то участвуя съ ними въ полевыхъ работахъ, то охотясь вмёстё съ гостившимъ у него Т. В. Б-ымъ по берегамъ протекающей надалеко отъ Толстаго Луга рачки. Впосладствіи, уже сидя въ тюрьмъ, онъ съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаетъ это время въ одномъ изъ писемъ къ Б.

Въ это время Н. Т. Изюмченко, взятый въ солдаты осенью 1889 года, жилъ въ Курскѣ и около него собрался кружокъ писарскихъ учениковъ, которымъ онъ передавалъ свои революціонные взгляды, принятые имъ отъ Дрожжина. Но когда Дрожжинъ написалъ ему письмо, въ которомъ излагалъ свои новые религіозные взгляды и говорилъ, что они дурно поступали, вызывая и распространяя въ людяхъ злобу и насиліе, Изюмченко тотчасъ же сердцемъ понялъ проишедшую въ душѣ Дрожжина перемѣну и согласился съ нимъ. Увидя, что писарскіе ученики уже въ значительной степени заражены революціоннымъ духомъ, онъ счелъ себя вино-

Digitized by Google



Но въ это время произошло событіе, измѣнившее всю ихъ дальнѣйшую жизнь.

Событіе это состояло въ томъ, что въ началѣ лѣта (1890 г.) Дрожжинъ далъ Изюмченку (Семену) бывшую у него старую революціонную рукопись "Сказку о 4-хъ братьяхъ", Изюмченко же далъ ее товарищу С-ку, парню лѣтъ 16, который учился въ старшемъ отдѣленіи образцоваго двухкласнаго училища. Тотъ захотѣлъ ее имѣть у себя и началъ переписывать, но товарищъ, стоявшій на квартирѣ у учителя, донесъ на него начальству. Начальство сдѣлало обыскъ, нашло рукопись и С-ка тотчасъ же исключили. Рукопись признали принадлежащій Дрожжину. Священникъ, другъ-пріятель участковаго инспектора, на другой же день отвезъ рукопись ему въ Рыльскъ, а тотъ отослалъ Курскому жандармскому полконнику. Это было въ Августъ.

Вскорт послт этого было перехвачено полиціей два письма Дрожжина къ учительницт К-ой, не содержащихъ ничего политическаго, а просто спорные вопросы о любви, и къ Н. Т. Изюмченку въ Курскъ одно, въ которомъ Евд. Ник. хотълъ его предупредить объ отобраніи рукописи и совътовалъ ему уничтожить, если у него есть что нибудь. Вслъдствіе всего этого Изюмченка арестовали по политическому дълу и

посадили на гауптвахту.

28-го Сентября въ Толстый Лугъ прівхали жандармы подъ предводительствомъ отдёльнаго корпуса жандармовъ ротмистра В. Н. Деболи, адъютанта жандармскаго управленія. Онъ произвелъ самый тщательный обыскъ какъ во дворъ Дрожжиныхъ, такъ и у сестры Евдокима Никитича Дарьи Никитичны Червяковой, вдовы, живущей отдёльнымъ хозяйствомъ, бывшей смфлой въ выражении своего сочувстія брату. Этому прівхавшему жандармскому офицеру Деболи Дрожжинъ показалъ такъ: рукопись принадлежитъ ему, переписана еще въ Бългородъ съ печатной, но отъ кого - не помнитъ; дана Изюмченку для прочтенія съ предварительнымъ разъясненіемъ, что въ ней есть нехорошее, именно то, что возбуждаетъ на мщеніе, что строй жизни изображенъ въ ней върно, но на это нужно смотрѣть совершенно хладнокровно, что за зло нужно платить добромъ, что притесняющие люди достойны только жалости, что ихъ нужно остерегаться, но не мстить, чтобы не уподобиться имъ. Семенъ Изюмченко на дознаніи подтвердилъ все это, сказавъ, что С-ку онъ далъ по секрету отъ Дрожжина.

Но кром'т обвиненія Дрожжина въ распространеніи имъ ,,Сказки о 4-хъ братьяхъ", на него

Л. Н. Толотой. Дрожжинъ.

Digitized by Google

быль сдёлань священникомь донось еще въ томъ, что онъ ложно толкуетъ Евангеліе. Поводомъкъ этому было слёдующее, какъ пишетъ Дрожжинъ въ своихъ запискахъ:

"Разъ я сидълъ въ чужой хатъ и въ присутсвін человікь пяти, въ числі которых троимъ предстоялъ призывъ, объяснялъ тексты Евангелія 5 й главы отъ Матеея о присягь и войнъ, и 23-ей о власти и царской духовной. Между прочимъ я рѣзко выражался о чудотворствъ Николая на соборъ. Въ этой хатъ въ числѣ рекрутовъ, которымъ я говорилъ, что воевать и присягать не нужно, быль одинъ, жена котораго — сестра учителя мъстнаго училища, и мужья эти между собою кумовья, а учитель женать на племянницѣ мѣстнаго богатаго протојерея. Въ руки этого попа и этого учителя попала рукопись отъ С-ка въ началъ Августа. Кумъ учителя, рекрутъ, слыхалъ мое толкованіе Евангелія и видаль "пособіе къ чтенію" (указатель — въ какой главѣ Евангелія найти напримъръ о попахъ, о постахъ, о церквахъ, о царяхъ, о князьяхъ и т. п. вещахъ) и хотя не имълъ злого намъренія, но почему нибудь сказаль жень, та брату, тотъ попу, а попъ, когда прівхалъ жандарискій офицеръ и остановился въ училищъ, наговорилъ ему, что Дрожжинъ пороздалъ какія то "прокламаціи" и говорилъ въ присутствін такихъ-то, что царя не нужно, а также и поповъ упразднить следуетъ, присягать, воевать не надо, податей тоже или не нужно, или что это грабежъ, храмы Божіи обратить въ магазины для ссыпки овса, и опять "прокламаціи".

"Ну, натурально, офицеръ принялся за это, а я не счелъ нужнымъ скрывать что нибудь и сказалъ, что изъ этого всего дъйствительно было. Составили протоколъ, а такъ какъ знакомые мои не сочли нужнымъ отдать свои прокламаціи, а офицеръ просилъ, то я взялъ у одного и представилъ таковую, т. е. "пособіе".

Въ протоколъ Дрожжинъ показалъ слъдующее: ..., Съ Н. Т. Изюмченко я познакомился 5 лътъ тому назадъ, принялъ его за хорошаго человъка и потому сталъ его пріятелемъ; былъ съ нимъ откровененъ, желалъ, чтобы и онъ имълъ такіе же взгляды на міръ, какіе имълъ тогда я. За послъднее время я съ нимъ не видълся съ поступленія его на службу, но переписку велъ, хотя незначительную... Въ перепискъ же старался выразить и то, что я перемънился къ лучшему и что изъ соціалиста-атеиста я сталъ върующимъ въ начало началъ — Бога Отца, Христа и его Евангеліе, какавой перемъны желалъ и въ немъ.

"Ученіе, которое я испов'єдую, есть ученіе пропов'єданное Христомь, ученіе любви и добра, изложенное въ Евангеліяхъ 4-хъ евангелистовъ. А такъ, какъ Христосъ зав'єщалъ пропов'єдывать Евангеліе, то я стараюсь это д'єлать... Въ пра-

вославный храмъ не хожу на основани текста Евангелія о духовномъ храмъ, вообще все внъшнее богопочитаніе, обряды и таинства я отвергаю на основаніи Евангелія. ІІ-ну 1) о присягъ 
я объяснялъ такъ: новобранцы и привлеченные 
въ судъ попами приводятся къ присягъ, а въ 
Евавгеліи сказано: "не клянись вовсе..." (Ме. 
V, 33—38). Но я не говорилъ, что не присягай, 
когда прикажутъ.

"Пособіе къ чтенію Евангелія я предлагаль слушающему для того-же, для чего имёль самь. Своихъ убъжденій и образа пониманія Евангелія я никому не навязываль, но на предлагаемые вопросы и при удобномъ случав я считалъ обяванностью высказать ихъ, при этомъ имель въ виду всегда, что бы то или другое понимание у слушателя родилось само собой. При разговоръ съ П-ымъ о святыхъ я тоже употребдялъ принятый мною методъ о зарожденіи понятій слушающаго самодъятельно; напримъръ, Николай въ споръ съ Аріемъ ударилъ его, и за это его назвали строгимъ поборникомъ въры Христовой, а Христосъ, когда его брали ег саду и когда его били, смирялся и вообще не вельль драться, поэтому Николай, какъ не исполнившій одной изъ заповъдей Христа, не на столько свять и

<sup>1)</sup> Крестьянинъ призывавшійся къ военной службь, чрезъ котораго стало извъстнымъ священнику о разговоръ Дрожжина съ крестьянами.

безукоризненъ, какъ это понимаютъ. Вопросы касательно царей, правительствъ и сильныхъ міра сего, я разрѣшаю на основаніи Евангелія такъ: кто хочетъ быть старшимъ, будь слугой, не противься, когда у тебя берутъ что нибудь и когда тебя насилуютъ, лучше умереть ради исполненія заповѣди о непротивленіи злу, указанной въ проповѣди о нелюбостяжаніи.

"Читать и объяснять Евангеліе я вынуждень быль съ начала Сентября. Около этого времени товарища Б., гостившаго у меня, прогнали изъ Толстаго Луга. Священникъ Тарновскій распустиль про меня и еще нѣкоторыхъ слухъ, что будто бы всѣ мы повыбрасали иконы, не умываемся и т. п. Все это такъ настроило Толстолуговцевъ, что всѣ почти полѣзли ко мнѣ за разъясненіями.

"Бывшія у меня книги и записки я отправиль тому лицу, отъ котораго получиль, такъ какъ догадался, что мнѣ предстоить обыскъ, а лишаться книгь я не желаль. Все записки и книги у меня религіозно нравственнаго содержанія, революціоннаго же нѣтъ ничего. Кому отослаль эти книги и кто Т-мъ, о которомъ я упоминаю въ концѣ письма къ Изюмченку, я лицъ этихъ назвать не хочу."

Послѣ протокола Дрожжинъ заявилъ, что считаетъ своимъ долгомъ читатъ Евангеліе и впередъ не оставитъ этой привычки.



"Въ результатъ", пишетъ онъ въ запискахъ: "получилось: 1) распространение революционной рукописи, и 2) подтасовка текстовъ Евангелія, имъющая цълью потрясение основъ общественной жизни.

"Затъмъ послъдовали 252 и 318 статьи уложенія о наказаніяхъ, обывательская подвода съ полицейскимъ и Курская тюрьма."

Когда Дрожжина взяли и повезли въ тюрьму, собравшіяся и понявшія въ чемъ дѣло бабы плакали, а мужики говорили: "хай тобі Богъ помога!"

Онъ же самъ, сидя въ телътъ, говорилъ, какъ передавала мнъ его мать, провожавшимъ и столпившимся около него людямъ: "Читайте Евангеліе, все познаете, читайте!"

Въ Курскъ Дрожжинъ былъ заключенъ въ большую, свътлую и сухую комнату съ окномъ надъ подъъздомъ, но строгость въ тюрьмъ была ужасная. Бросивши за полгода до ареста куритъ табакъ, онъ тутъ отъ скуки опять надумалъ, написалъ прошеніе и получилъ разръшеніе; также были разръшены и письменныя принадлежности и книги.

Въ Октябръ мъсяцъ было сдълано распоряжение объ уволнении его стъ должности сельскаго учителя.

Въ это же время въ Толстый Лугъ прівзжали еще раза три жандармы, и, стараясь найти болъе серьезные поводы для преслъдованія Дрожжина, перевернули чуть не всю деревню, съ къмъ онъ видълся, куда ходилъ, что говорилъ и т. д., напали еще на слъды прокламации и захватили ее. Это была книжка: Римскій мудрецъ Эпиктетъ. Изд. Посредника, цъна 8 коп.

Но очевидно власти сами видѣли, что не было никакихъ серьезныхъ поводовъ для законнаго преслъдованія Дрожжина, и жандармскій полковникъ разрѣшилъ ему свиданіе съ родными. Черевъ родныхъ онъ, сидя въ тюрьмѣ, получалъ отъ сосъдей много выраженій сочувствія. Они приносили ему гостиницы и полтинники.

Вообще въ отношеніяхъ Дрожжина съ односельцами произопіла въ последнее время большая перемёна. Вотъ что онъ самъ пишетъ объ этомъ въ дневникѣ своемъ: "Въ 1884-5-6-7годахъ меня ненавидёла вся деревня за то, что во первыхъ съ малолетства я быль самый бүйный мальчикъ, а къ 20 годамъ надёлъ сюртукъ и пересталь ходить въ церковь. И я ни съ къмъ не сходился. Насолить-то насолиль, а не искупиль этого ничемь. И воть результать: товарищей моихъ превозносять, что они прилично одъты (я быль всегда небрежень), получають больше жалованья, разумны въ ръчахъ и поступкахъ, вообще эрълы, и гордились, когда состоять съ ними въ дружбъ. Во мнъ были свойства противуположныя и меня презирали. Но въ 1889-90 годахъ я скинулъ сюртукъ, вспомниль, что я еще не забыль, какъ пашуть.



Нѣкоторые не одобряли, говоря, что получая жалованье, не стоить мучиться, но большинство и всв родственники какъ бы обрадовались на мгновеніе и опять перестали обращать на меня вниманіе. Въ сущности же именно въ это то мгновеніе и произошла перемѣна во взглядѣ мужика: тому, что я пашу и кошу, не придали особаго значенія, такъ какъ это, въроятно, есть необходимое условіє дов'рія, но за дов'ріемъ последовало расположение и прощение прежнихъ монхъ безобразій. Встрічаясь на сінокосі, уже не говорять: "Овдокимъ Микитивичъ, охота тобі мучицця, лежавъ бы у холодку", но безъ всякаго снисхожденія, идя за мною ручку (рядъ) ръжетъ пяты, и скучаетъ, когда я не успъваю уходить. А потомъ беретъ мою косу и пробуетъ - хороша ли; если нътъ, то пробуетъ самъ отточить ее, исправляетъ посадку, приловчается сперва самъ, а потомъ и меня учить, какъ нужно приловчаться къ моей кост, даетъ пробовать свою и такъ далбе. Словомъ относится къ моему невѣжеству безъ осужденія, но требователенъ въ обязанностяхъ."

"Одновременно съ такимъ взглядомъ на мой трудъ, и на мои убъжденія стали смотръть тоже иначе. Родные говорил: "Глущенківъ 1) учитель казавъ: Бога нема" и всячески злословили, что въ церковь не хожу, а теперь про это молчекъ.

<sup>1)</sup> Глущенковы — уличное прозвище Дрожжиныхъ.

И хотя не могутъ оправдать совершенно, но даютъ такое снисхожденіе, что равняютъ съ собой: "Э, молъ, ничего! я самъ на Великъ день только бываю".

"Есть въ деревнѣ люди, которые по нѣскольку лѣтъ не говѣютъ; такіе есть въ каждой деревнѣ — и народъ смотритъ на это сквозь пальцы, даже тогда, когда это бываетъ по причинѣ пьянства; есть такія болтушки, которыя говорятъ такія вещи (самыя обыкновенныя, конечно), что будь болтунъ въ сюртукѣ и мало энакомый — его бы "замели" или по крайней мѣрѣ "обратили бы вниманіе", тогда какъ болтовню своихъ мужики слушаютъ равнодушно.

"Какъ свой человъкъ, я могъ свободно войти въ каждую хату и говорить что угодно. Въ другомъ мъстъ меня, а въ Толстомъ Лугъ другого, за тѣ же слова сейчасъ же сперли бы меньшіе братья, а мив это не угрожало, потому что изъ 200 домовъ въ деревит враждебныхъ могло быть не болье 20, а остальные то родственники, то соседи, то друзья. Ко миж относились безъ почтенія, но какъ къ близкому. Въ нашей деревић были и еще учителя, имъ говорять многіе "вы" и величають по имени и отчеству, мит ни за что не скажутъ "вы", а "Овдошъ" (Глущенківъ). За то меня многіе любили, а товарищей почитали. Ни одинъ мужикъ или баба въ деревнъ не задумается въ критическую минуту кликнуть меня: "Ей, Овдошъ,

Digitized by Google



пособи свинью загнать", потому что я быстроногъ и блистательно исполню просьбу. Моему товарищу ни въ жизнь такъ не прикажутъ."

Въ Апрълъ 1891 г. (спустя полгода послъ арестованія) въ тюрьму прівхаль тотъ же жандармскій офицеръ Деболи и объявилъ Дрожжину, что слъдствіе по его дълу окончено и что Дрожжинъ былъ отчасти правъ, говоря, что его дъло въ сущности ничтожное, недостаточное для арестованія, что они сами его раздуваютъ. Офицеръ прибавилъ, что, можетъ быть, Совътъ Министровъ найдетъ достаточнымъ наказаніемъ просиженные 6 мъсяцевъ и что можно выйти на поруки.

Отецъ Евдокима Никитича досталъ у сосъдки 400 рублей и прислалъ ихъ, какъ поручительство, и въ Іюнъ мъсяцъ (послъ 8 мъсяцевъ заключенія) Дрожжина выпустили на свободу, но взяли съ него подписку, что онъ не будетъ отлучаться изъ дому. Выйдя изъ тюрьмы, Дрожжинъ пошелъ въ лагери къ Изюмченку, который тоже, просидъвъ 5 мъсяцевъ, былъ освобожденъ. Изюмченко напоилъ Дрожжина чаемъ и они пошли вмъстъ въ городъ. Всю ночь они просидъли на городскомъ кладбищъ, находящемся вблизи вокзала, и проговорили про ученіе Христа.

"До арестованія ", пишеть Дрожжинь: "Изюмченко продолжаль въ Курскъ быть такимъ, какимъ былъ дома: дебоширомъ, шутомъ... и жандармскій офицеръ мнѣ говорилъ: "Вѣдь этотъ Изюмченко по свидетельству его же товарищей (писарскихъ учениковъ) не имветъ никакой нравственной почвы!" Но вотъ его арестовали и совершилась следующая перемена: Изюмченко, нужно полагать, созналь, что то, что въ немъ предполагаютъ, не шутка, когда правительство такъ поступаетъ, что онъ страдаетъ за святую идею, а не за воровство (хотя собственно онъ ничего не сдёлалъ въ политическомъ смыслъ, однако чувствовалъ себя способнымъ къ тому и былъ бы болве доволенъ собой, если бы сдълаль). Зналь онъ и говориль, что нътъ правды и счастья на бъломъ свътъ, и зналъ, что онъ говорилъ хорошія слова. вийсто похвалы себй за это слышить лишь то. что онъ фигляръ и развратникъ, а еще ищетъ какой то правды! Конечно, его забрало за живое." И онъ ръшился доказать, что онъ серьезный человъкъ; ему даже не припілось много работать надъ собой: онъ давно былъ добрый, искренній и способный ділать все хорошее, и не дёлаль только потому, что никто этого отъ него не требовалъ, а теперь видитъ, что это требование предъявляется самимъ его положеніемъ, призваніемъ. И вотъ, я, освободившись изъ тюрьмы, нахожу Изюмченка совершенно инымъ человъкомъ. Заключение принесло ему положительное благо. На другой день я разстался съ нимъ и убхалъ домой.

"Въ Іюнъ мъсяцъ Дрожжинъ былъ въ своемъ уёздномъ городё Суджё и видёлся тамъ съ Н. И. Дудченкомъ. Вотъ какъ сообщаетъ мнъ Н. И. объ этомъ свиданіи: "Я работалъ въ столярной мастерской, когда ко мнв вошель Дрож-Поздоровавшись онъ сказалъ, что узнавши о моей высылкъ и будучи въ городъ, зашелъ проведать меня. Мы пошли съ нимъ купаться; дорогою и сидя у ръки разговорились о томъ — Между прочимъ онъ мнѣ разсказалъ, что недавно вернулся изъ Курска, где просидель 8 місяцевъ въ тюрьмі, находясь подъ слідствіемъ по обвиненію въ участіи въ революціонномъ движеніи, что следствіе надъ нимъ по этому делу кончено и онъ въ этомъ отношении оправ-"Теперь бы, говорить, жить дома спокойно, работать, помогать брату въ хозяйствъ. Но дъло въ томъ, что меня осенью призываютъ къ отбытію воинской повинности, такъ какъ я не отслужиль остающихся трехъ лёть учителемъ и, следовательно, льготы лишился. Служить въ солдатахъ я не могу, — это противно моему убъжденію, — а за отказъ навърно попаду подъ судъ и вообще подвергнусь преследованію. "

"Говорилъ онъ это спокойно, какъ человъкъ обсудившій предстоящее ему дъло и ръшившійся на него. Но въ голосъ его слышалась грусть, страданіе. Мы разстались, такъ какъ ему нужно было въ тотъ день возвратиться домой въ деревню."

Недъли черезъ двъ послъ освобожденія Дрожжина изъ Курска, вдругъ къ нему приходитъ Изюмченко:

- Я ушелъ со службы.
- Почему?
- А вотъ почему: ротный командиръ запретилъ миѣ читать что бы то ни было, а я сказалъ ему, что я этого не могу сдѣлать и читать всегда буду, потому что умѣю читать и желаніе есть, а для подписи вамъ книгъ чужихъ не отдаю потому, что вы такимъ образомъ уже 2 книги не отдали, а онѣ чужія. Меня отдали подъ судъ "за неисполненія приказанія" и перевели въ разрядъ штрафованныхъ и хотѣли сейчасъ же дать 50 ударовъ, такъ я пришелъ къ тебѣ, что бы поговоритъ, пожить, запастись крѣпостью.

Они прожили вмѣстѣ 2 недѣли и поѣхали къ Хилкову. Въ это время тамъ гостила М., которая доказывала, что Изюмченку не слѣдуетъ возвращаться, а разъ убѣжалъ, то слѣдуетъ продолжать скрываться, а не идти на вѣрныя страданія; между тѣмъ какъ Дрожжинъ и Хилковъ совѣтовали возвратиться въ полкъ, отдатъ ружье и отказаться отъ службы. Изюмченко рѣшилъ поступить такъ, какъ совѣтовали Дрожжинъ съ Хилковымъ. Онъ одинъ отправился на лошади Дрожжина домой, а Евдокимъ Никитичъ пошелъ въ другое мѣсто. Дорогой Изюмченко рѣшилъ не идти до Курска пѣшкомъ — 100

,Google

съ лишнимъ верстъ, — а арестоваться въ своемъ селѣ, и съ этимъ намѣреніемъ самъ явился къ сотскому и разсказалъ, въ чемъ дѣло. Жандармъ уже дня три жилъ тамъ и очень обрадовался и отправилъ его въ Курскъ. Съ вокзала его прямо посадили на гауптвахту и когда произвели дознаніе о побѣгѣ, то онъ заявилъ, что мало того, что онъ ушелъ, но что теперь онъ и служить не будетъ, потому что военная служба есть гадкое дѣло.

Дрожжинъ между тъмъ жилъ дома въ Толстомъ Лугъ. Вотъ какъ описываетъ свое свиданіе съ нимъ и его семьей Н. И. Дудченко. "Исполняя объщаніе", пишеть онь мив: "Я зашелъ къ Дрожжину въ Толстый Лугъ. У нихъ дома была только старуха мать, остальные были въ полъ, на жнивахъ. Встрътила она меня съ маленькимъ безпокойствомъ, но это сейчасъ же прошло, она меня узнала, — очевидно была предупреждена. Она повела меня въ хату и какъ только мы вошли, начала плакать и причитать, жалуясь на нашу горькую судьбу (она разумѣла сына и его друзей). Я сталъ ее утъщать и она скоро успокоилась. Все время, пока я былъ у нея, она разсказывала о жизни сына. Она не жаловалась на него, что сынъ бросилъ учительскую должность, не упрекала его въ томъ, что онъ измѣнилъ свои убѣжденія, такъ какъ считала, что измънилъ онъ ихъ къ лучшему, но она удивлялась и скорбёла о томъ, что преслёдують

людей за то, что въ нихъ есть самаго лучшаго и къ чему бы ихъ, по ея мивнію, следовало поощрять. Она несколько разъ повторяла: "Усі-жъ то васъ ненавыдять, усі-жъ то вамъ зло діють, кочь бы вы міжъ собою булы дружны, кочь бы одынъ другого не забувалы!" — Мив нужно было уходить, она мив разсказала, какъ найти работающихъ въ поле, и я ушелъ напутствуемый ея пожеланіями и благословеніями. Евдокимъ Никитичъ съ братомъ косили хлебъ. Пробылъ я съ ними несколько минутъ. Разговора почти не было. Евдокимъ Никитичъ былъ грустенъ и спокоенъ, братъ былъ тоже грустенъ. Я простился съ ними и ушелъ."

Когда я въ Мартъ нынъшняго (94) года быль въ Толстомъ Лугв, мать Евдокима Никитича съ особенной любовью вспоминала это двухмъсячное пребывание у нихъ ея сына и съ трогательною тщательностью и подробностями передавала мив его разговоры. Семья Дрожжиныхъ состоитъ изъ старика отца — Никиты, матери Софіи, семейнаго брата Петра Никитича и сестры вдовы Дарьи Никитичны, живущей отдельно съ двумя детьми. Старикъ Никита много пьетъ и часто бываетъ ворчливъ, требователенъ, безпокоенъ; Петръ — умный, читающій и дёловитый крестьянинъ, весь увлеченный своими хозяйственными планами и делами, ссорится и со старикомъ и съ сестрой изъ-за имущества. Когда быль живъ Евдокимъ Ники-



Онъ часто уговариваль свою мать, чтобы она не завидовала, не была жадна, не желала бы богатства. А она обыкновенно говорила, что какже не желать, когда все время въ нуждъ. А онъ отвъчалъ: "Ну, и довольно съ васъ. Что же вы хотите, что бы у васъ въ хатъ, какъ у Терещенка 1), рыбы по потолку за стекломъ ходили?"

Давно уже у нихъ въ деревнѣ умеръ вдовецъ и у него остались малолѣтніе дѣти и земля ихъ была отдана Дрожжинымъ. Теперь эти дѣти выросли и не имѣютъ своего надѣла, и земля ихъ не давала покою Евдокиму Никитичу. Много разъ дома, а потомъ въ письмахъ, онъ уговоривалъ родныхъ возвратить эту сиротскую землю.

Больше всего, говорила мит мать Евдокима. Никитича, онъ не любилъ поповъ и пановъ. Одинъ разъ, когда вст были въ хатт, къ нимъ вощелъ слъпецъ. Вошелъ, сълъ у двери и сталъ пъть. И когда онъ запълъ извъстную пъсню:

<sup>1)</sup> Мѣстный богачъ.

Неправда съ панами За столомъ пыруе, Правда-жъ підъ столомъ Сыдытъ тай горюе...

Евдокимъ Никитичъ вдругъ вскочилъ съ своего мъста и говоритъ.

— Эге-жъ, мамо, отто правда! Хиба я не такъ казавъ?

Онъ любилъ музыку и самъ хорошо игралъ на скрипкъ. Любимая его пъсня была:

Проснется день, его краса Украсить Божій свёть. Увижу море, небеса, А родины ужъ нёть.

Отцовскій домъ покинулъ я, Травой онъ заростетъ, Собака върная моя Завоетъ у воротъ...

— "Какъ онъ ее заиграетъ, такъ я и плачу, говорила мит его мать: а если веселую заиграетъ, такъ встхъ разсмъщитъ."

Мать его часто говорила съ нимъ о его предстоящемъ испытаніи, но не только не отговаривала его отъ его рѣшенія, а понимала и сочувствовала его убѣжденіямъ. Она мнѣ нѣсколько разъ говорила, что рада, что не удер-

Л. Н. Толстой. Дрожжинь.



## ГЛАВА II.

Призывъ. Курскъ. Харьковъ. Орелъ.





З-го Августа начались его испытанія. Рано утромъ въ этотъ день онъ выёхаль съ матерью изъ Толстаго Луга въ Суджу, гдв онъ долженъ былъ явиться на призывъ. Онъ ъхалъ съ намъреніемъ отказаться отъ военной службы и съ готовностью перенести тѣ послѣдствія, которымъ подвергались тѣ, которые раньше его отказывались отъ военной службы и которые должны были быть извъстны ему: Залюбовскій, отправленный въ Туркестанъ на 11/2 года и на 1 годъ въ Дисциплянарный батальонъ, Хохловъ, сидъвшій двъ недъли въ сумашедшемъ отдъленіи и отпущенный за негодностью по бользни, Любичъ, посланный на Китайскую границу въ нестроевыя роты и др. Дрожжинъ могъ разсчитывать и для себя на подобныя же сравнительно легкія послёдствія отказовъ отъ военной службы, могъ ожидать и болъе тяжелыхъ, но едва ли ожидаль и предвидъль то, что надъ нимъ впоследствін сделали.

Вътхавши съ матерью въ Суджу, они увидали на крыльцт аптеки человтка, который вакричалъ:



- Это Дрожжинъ?
- Дрожжинъ.
- Почемъ онъ тебя знаетъ? спросила мать.
- Меня тутъ всѣ знаютъ.

Дъйствительно Дрожжина въ Суджъ знали, ждали его и знали, что онъ намъренъ отказаться отъ службы. Узнали это потому, что Суджанскій священникъ Тарновскій былъ родственникъ священнику въ Толстомъ Лугъ, съ которымъ Дрожжинъ имълъ многочисленные разговоры и столкновенія.

Въ 9 часовъ утра Дрожжинъ явился къ воинскому начальнику, но долженъ былъ ждать его пробужденія до 1-го часу по полудни. Наконецъ воинскій начальникъ всталъ, поълъ и отправился купаться, а Дрожжину велъли опять ждать.

"Это показалось мий странными, пишеть Дрожжинь: ждаль я до 3-хь часовь и не дождавшись, голодный, и помня, что лошади также голодны, убхаль домой. О, какой переполохъ изъ этого вышель. "Дрожжинъ ушель." Сельскимъ властямъ быль данъ строгій приказъ арестовать и привести. Но я, управившись съ кое какими дёлами, явился самъ. Вхожу къ дёлопроизводителю (поручикъ) "Ты зачёмъ ушелъ?" — Въ первый разъ я слышу отъ людей, носящихъ приличную одежду, "ты", и волосы на головъ шевелятся. Даже чувствую, что поблёднёлъ, хотя спокоенъ. Съ этого времени меня

не пустили болъе назадъ, и я сталъ ждать пріема. Солдаты и писаря скоро узнали мое намъреніе и большинство не одобрило.

"Спустя нъсколько дней мнь вдругь писарь говорить, что такъ какъ я еще не принять. то на меня пищи казенной не будетъ полагаться. Я сказаль, что не можеть этого быть, чтобы меня, задерживая, не кормили, но онъ сказалъ, что такъ ему начальство сказало. Тогда я сказаль, что въ такомъ случат я пойду домой, потому что пищи у меня нътъ. Писарь понялъ это по своему и доложилъ начальству, что Дрожжинъ намеревается бежать. Начальство безъ провёрки приказываетъ кормить меня, но держать подт арестомг. На пыльномъ полу, безъ всякой мебели, съ однимъ пиджакомъ, провелъ я двое сутокъ. Очень было неудобно. И досадиже всего то, что въ комнатъ окна отворялись. Когда мит было нужно, я, не безпокоя солдатъ, вылёзаль въ окно, шель до вётру и возвращался на мъсто. Меня впослъдствии всегда возмущали более такія стесненія, которыя были глупы. Напримеръ, не позволяють писать письмо, не зная того, что стоить только употребить некоторыя хлопоты и я буду отправлять письма и помимо начальства. Къ такимъ мерамъ, лишеннымъ замысловатости, но свидетельствующимъ о желаніи учинить наибольшую пакость, я всегда не чувствовалъ уваженія и возмущался ими. "



7

8-го Августа Дрожжинъ былъ на пріемѣ и несмотря на то, что воинскій начальникъ, вопреки врачамъ, не хотѣлъ его принимать, такъ какъ онъ не выходилъ въ груди на 1/2 вершка, — онъ все таки былъ принятъ "по общему состоянію здоровья".

Въ этотъ же день вечеромъ Дрожжина повели въ церковь, требуя отъ него присяги. Онъ отказался. "При разговоръ съ священникомъ, пишеть Дрожжинъ въ одномъ письмѣ: "выяснилось, что я не присягая и не дёлая многаго другого, не могу назваться православнымъ. приведенный мною текстъ V главы отъ Матеея, стихъ 34, священникъ отвътилъ: "Мало-ли чего!" Я отвёчаль тоже. Наконець священникь сказаль: "Мы дёлаемь то, что отъ насъ требують, а если Вы не хотите, то какъ знаете", и сейчасъ же разоблачился. Воинскій начальникъ уговоривалъ и далъ на раздумье сроку до сегодняшняго дня и вотъ сегодня меня арестують и отправять въ тюрьму, потомъ въ Курскъ, а оттуда въ Восточную Сибирь (должно быть есть такой законъ, что таковымъ дается служба безъ присяги въ Сибири, на Амуръ. Любичъ возвратился, очень доволенъ...) Всъхъ денегь у меня теперь 6 рублей, да брать можеть быть дасть рублей 10..., Вообще, полагаю, хорошо бы было принести на мъсто рублей 20, чтобы обзавестись хозяйствомъ, потому что врядъ ли я оттуда возвращусь".

10-го воинскій начальникъ опять имѣлъ разговоръ съ Дрожжинымъ и предупреждалъ его, что если онъ не присягнетъ, то онъ назначитъ его на Амуръ. Но угроза эта не могла имѣть для Дрожжина серьезнаго значенія, такъ какъ еще будучи учителемъ и постоянно терпя стѣсненія отъ начальства, онъ хотѣлъ перевестись на должность учителя въ Уссурійскій край думая, что тамъ можно пользоваться большей свободой въ дъйствіяхъ, и уже наводилъ справки

о формальностяхъ перевода туда.

Теперь, мечтая о ссылкъ на Амуръ и готовясь къ ней, Дрожжинъ очевидно, думалъ, что дъйствительно есть спеціальный законъ относительно отказывающихся отъ военной службы по религіознымъ убѣжденіямъ; на самомъ же деле такого закона неть и не можеть быть, потому что при обнародованіи такого закона, какъ бы строго ни было его примънение, всъмъ бы бросилось въ глаза противоръчіе между государственнымъ закономъ, требующимъ участія въ военныхъ насиліяхъ и убійствахъ, и закономъ христіанскимъ, подчиняясь которому, люди отказываются отъ присяги и участія въ войскъ. Правительство и духовенство, заботливо пекущіяся о скрытін этого противорічія, никогда не рѣшатся обнародовать такого закона, такъ какъ не могутъ быть увърены, на сторону какого закона склонится большинство подданыхъ, и преследованіе людей, следующихъ христіанскому

"Google

закону не вызоветь ли сочувствія и подражанія гонимымъ. Поэтому во всёхъ этихъ случаяхъ отказовъ отъ присяги и ношенія оружія ближайшія власти относились къ отказывающимся различно и неопредъленно, и или отпускали ихъ подъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ или, содержа ихъ подъ секретомъ, подвергали различнымъ, назначаемымъ высшими властями, наказаніямъ. Но есть одна общая черта, присущая всемъ начальникамъ, къ которымъ попадались эти всегда секретныя дёла, это желаніе отдёлаться отъ такого страннаго и безпокойнаго человека, желаніе удалить его отъ себя, снять съ своей совъсти отвътственность за тъ страданія, которымъ будетъ неизбъжно подвергнутъ этотъ смирный, безобидный человъкъ, виноватый только въ томъ, что онъ считаетъ для себя обязательнымъ исполненіе самыхъ низшихъ требованій христіанства — не убиванія своихъ братьевъ. Тоже, въроятно, чувствовалъ и Суджанскій воинскій начальникъ, угрожая Дрожжину назначеніемъ его на Амуръ. Это было его личное желаніе, а не исполненіе какого-нибудь опредъленнаго закона.

На другой день Дрожжинъ сидёлъ на лавочке съ унтеръ-офицеромъ и не всталъ на встречу мимо проходящему воинскому начальнику и за это былъ посаженъ въ темный карцеръ, но черезъ часъ выпущенъ, такъ какъ "еще ничего не зналъ по военному".

Черезъ нѣсколько дней, такъ какъ Дрожжинъ всетаки не соглашался присягать, воинскій начальникъ исполнилъ свое обѣщаніе — назначилъ его на Амуръ и 13-го Дрожжинъ былъ отправленъ изъ Суджи, а 14-го прибылъ въ Курскъ, для дальнѣйшаго слѣдованія въ Сибирь.

Въ Курскъ онъ былъ помъщенъ на сбор-

номъ пунктъ.

"Здъсь отношение солдать къ моему дълу было равнодушите, чтмъ въ Суджти, пишетъ онъ въ своихъ запискахъ. "Здёсь попадались разные: болье счастливые увъряли, что долгъ каждаго служить вёрой и правдой. Но туть же были и больные, шедшіе на поправку, нъкоторые изъ нихъ, должно полагать, на себъ испытавшіе много несправедливостей, соглашались со мной, что присяги никто не выполняетъ и что служить только тому хорошо, у кого въ карманъ есть. Встръчались ъхавшіе изъ дисциплинарныхъ батальоновъ, - эти прямо оправдывали меня, но вст безнадежно махали руками: пропадешь, замучають!" Въ нѣкоторыхъ озлобленныхъ подмѣтилъ какъ бы ревность и ихъ неодобреніе переводиль такъ: "намъ досталось, а ты хочешь улизнуть; шалишь, воть тебъ покажутъ!" Въ этомъ же мѣсяцѣ Дрожжина водили въ Курское Губернское Присутствіе для свидътельствованія эдоровья, но и туть признали его годнымъ. Водили опять и къ священнику 67 резервнаго батальона для присяги, и этотъ

Digitized by Google

священникъ отнесся бумагой начальству, что Дрожжинъ "евангелистъ".

"Достойно примъчанія", говоритъ Дрожжинъ въ запискахъ: "Столкновеніе съ дълопроизводителемъ. Этотъ уже старый человъкъ очень былъ удивленъ: Какъ? Ты, мужикъ, и служитъ не хочешь? Ты не присягалъ? Да я съ тебя, сволочъ ты т-такая, шкуру сдеру" и т. д. Я по принципу не отвъчалъ обидой. Но внутри меня клокотало, въ особенности когда, вынувъ мою руку изъ-за пазухи и увидавъ, что я ее опятъ отправилъ туда же, онъ заставилъ солдата учитъ меня, какъ надо стоятъ. Солдатъ толкалъ меня въ животъ, въ ноги и установивъ, прика-залъ не шевелиться.

"Очутившись на сборномъ пунктѣ, пишетъ Дрожжинъ, я страшно остался собой недоволенъ ва излишнее смиренство и вопрошалъ себя: почему бы мнѣ не сказать этому солдату-карлику: отойди, а то съ ногъ сшибу!"

"Такое раскаяніе повторялось еще много разъ, потому что еще много разъ приходилось смиренничать (и замічательно, что это я ділаль все непроизвольно, а какъ бы руководясь непонятной причиной, которую я всегда, обсудивъ діло, и найдя, что со мной поступаютъ низко и что мое смиренство только даетъ имъ силу и поводъ такъ сказать богохульствовать, и приходя въ овлобленіе на самаго себя, — находиль эту причину незаконною)."

Эта неясность и нерешительность въ оценке своихъ поступковъ происходила въ Евдокимъ Никитичь очевидно отъ того, что дисциплина съ ея грубостью, которую онъ началь на себъ испытывать, попавъ въ военную среду въ качествъ низшаго чина, возбудила въ немъ два совершенно противуположныя другъ другу чувства, которыя онъ не успълъ еще раздълить разсудкомъ: одно оскорбленное самолюбіе, которое вообще было развито у Дрожжина и составляло его порокъ и источникъ страданій, другое же чувство — совершенно законное — сознаніе своего человъческаго достоинства, понираемаго грубой, неразумной силой, и нежеланіе подчиниться этой силь, дъйствующей во имя какихъто непризнаваемыхъ имъ правъ и законовъ, нежеланіе признавать ея власть надъ собой. Эти два спутавшіеся между собою мотива и мѣшали Дрожжина выяснить для себя свое положение и поведение. Но немного далъе онъ чутьемъ пришелъ къ върному ръшению этого вопроса, къ признанію необходимости одновременно и непротивленія властямъ и неподчиненія имъ.

"Не понималъ я того", говоритъ онъ "почему отказываясь присягать и служить, считаю нужнымъ исполнять приказаніе швейцара раздъться до гола и явиться въ такомъ видъ людямъ, да еще швейцаръ толкаетъ, такъ повелительно: "скоръй, будутъ тебя ждать!"

Google



- "И еще: почему я, еслибы мив сказали: повзжай изъ Курска въ Харьковъ безъ надзора, даже не давъ на то слова, дъйствительно бы исполнилъ это въ точности!"
- "Припоминаю слова Хилкова и мои съ одной стороны и М. съ другой и нахожу что М. была права говоря: Зачёмъ Изюмченку добровольно возвращаться въ Курскъ съ темъ, чтобы подставить свое тело подъ удары? Я не проповъдую избътанія наказаній, но говорю противъ проповъди подставленія тъла подъ розги. Разъ Изюмченко ушелъ, ему должно заканчивать побътъ." Я старался опровергнуть ее и какъ сейчасъ помню, былъ блистательно разбитъ. — Не должно всякаго мѣрить на свою мѣрку. Если Изюмченко ушелъ, стало быть это свойственно его нравственному состоянію. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что побътъ вообще солдать есть явление совершенно свойственное имъ и прямо вытекающее изъ обстоятельствъ ихъ жизни. Я былъ бы более радъ,

если бы при настоящихъ условіяхъ число бѣтлыхъ увеличилось. Это свидѣтельствовало бы лишь о проявленіи нѣкоторой иниціативы и утратѣ одервенѣлости, называемой иначе покорностью судьбѣ.

- "И еще: почему я, не признавая человъческаго суда вообще, добровольно и даже безъ чувства омерэвнія (напротивъ съ чувствомъ удовольствія) становлюсь подъ конвой, иду туда, куда приказывають, стою въ прихожей, жду, и при входъ, напримъръ, полковника, обязательно встаю? А въ залъ суда сидятъ наряженные люди и такъ сосредоточились въ привычномъ определенномъ положени, такъ легкомысленно увърены, что по ихъ мановенію подсудимый встанетъ въ указанномъместе, что еслибы вдругъ въ такую минуту подсудимый нашелъ лишнимъ стоять передъ ними, такъ какъ онъ этого не понимаеть, и не пошель бы въ залу суда, то судъ навърно растерялся бы и не зналъ бы что дълать: тащить ли его въ залу силою, или не употреблять этого пріема."

"Всѣ эти вопросы миѣ никто не ставиль раньше, и я не разрѣшалъ ихъ. К—чъ, по моему, правильно сдѣлалъ, что не сѣлъ въ линейку, пока не понесли и не посадили 1). Если бы ктонибудь сказалъ, что онъ этимъ заставилъ людей употребить насиліе, т. е. подалъ поводъ къ со-



<sup>1)</sup> При арестованіи у Д. А. Хилкова.

блазну, то на это можно сказать то, что, напротивъ, онъ этимъ показалъ, что онъ не дѣлаетъ того, чего не должно бы быть, что въ дѣлѣ насилія надъ собой не хочетъ быть участникомъ. Глупо идти добровольно на судъ, если его не признаещь. Если мы уклоняясь отъ судовъ и подаемъ поводъ отдѣльнымъ лицамъ увеличивать противъ насъ грѣховныя мѣры, то съ другой стороны не поддерживаемъ общественнаго мнѣнія, что судъ есть торжественный актъ."

Во все время пребыванія Дрожжина въ Курскъ, его держали какъ арестанта подъ надзоромъ и не пускали въ городъ. Книги, присланныя ему по почтъ, вмъстъ съ письмомъ, были задержаны и вмъстъ съ отобранными раньше при произведенномъ у него нарочно для того обыскъ, неизвъстно куда дълисъ.

Въ Курскъ Дрожжинъ пробылъ мъсяцъ. Бригадный командиръ, квартирующій въ Харьковъ, узнавъ объ его отказъ, пожелалъ его видъть лично и потребовалъ въ Харьковъ. 13-го Сентября его отправили туда.

По прибытіи въ Харьковъ, онъ былъ помѣщенъ на сборномъ пунктѣ, въ пересыльной казармѣ. Здѣсь онъ пробылъ нѣсколько больше мѣсяца, все время какъ арестантъ подъ надзоромъ капраловъ, которые, впрочемъ, относились къ нему съ уваженіемъ.

Въ Октябръ мъсяцъ его потребовали къ бригадному командиру. Евдокимъ Никитичъ

явился. Бригадный командиръ сталъ его спрашивать о причинахъ его отказа отъ службы, но въроятно обращался и говорилъ съ нимъ по начальнически, чего Дрожжинъ не могъ выносить. Онъ не счелъ нужнымъ отвъчать командиру и не проронилъ ни слова. Командиръ разсердился, обругалъ его идіотомъ и тотчасъ же сдълалъ распоряженіе о томъ, чтобы назначеніе Суджанскимъ воинскимъ начальникомъ Дрожжина на Амуръ было отмънено и чтобы онъ былъ зачисленъ въ 62 резервный батальонъ, стоящій тутъ же въ Харьковъ. Это и было сдълано, несмотря на то, что Дрожжинъ, какъ не присягавшій, не могъ считаться солдатомъ.

21 го Октября онъ прибыль во 2-ю роту этого батальона. Его тотчасъ же обыскали, и то, что нашли — 30 книгъ и 10 писемъ — отобрали и не отдали. Въ тотъ же день начальство его допросило, почему онъ отказался присягнуть и не имъетъ ли онъ теперь расположенія сдълать это. Дрожжинъ отказался и объяснилъ почему. Сказалъ было и о томъ, что и въ строю не имъетъ намъренія служить, но начальство не сочло нужнымъ разговаривать о томъ, что не-избъжно ожидалось увидъть на дълъ.

23-го Октября Евдокиму Никитичу предложили стать на занятія, — онъ отказался. За это его посадили въ карцеръ "строгимъ арестомъ", т. е. съ выдачей горячей пищи только одинъ разъ въ три дня, въ остальные же дни хлъбъ

Л. Н. Толстой. Дрожжинъ.

и воду. Просидѣвъ тамъ 5 сутокъ, Дрожжинъ вышелъ въ роту, ему опять предложили идти на занятія. Онъ опять отказался. Ротный офицеръ разбранилъ его и прогналъ, но велѣлъ остричься. Дрожжинъ и отъ этого отказался. Тогда ротный офицеръ, ругая его и его мать самыми гадкими словами, закричалъ солдатамъ: "Валите его на табуретъ. Эй, побольше народу! Похуже его, ё. его м., оболванивайте, какъ арестанта, а не какъ солдата!..."

Такъ его и остригли насильно и поручикъ распорядился посадить Дрожжина въ карцеръ "до распоряженія". Тамъ онъ и сидълъ до 22-го Ноября. Эти 25 сутокъ "ареста до распоряженія" равнялись для него цълому величайшему испытанію. Кромъ одиночнаго заключенія, лишенія свободы, голой койки, духоты, клоповъ и т. д., здъсь еще надъ потолкомъ карцера, въ которомъ онъ сидълъ, ежедневно человъкъ 10 гарнистовъ и барабанщиковъ учениковъ производили такой шумъ и громъ, что солдаты, стерегшіе арестованныхъ, принуждены были разговаривая кричать во все горло, "а мнъ, говоритъ Дрожжинъ, какъ будто кто молотомъ садилъ по головъ. Я чуть съ ума не сошелъ".

Въ это же время производилось дознаніе и на дознаніи, на вопросъ начальства, почему онъ не сталъ на ученье, Дрожжинъ отвѣчалъ, что это для него не нужно, потому что онъ имѣетъ отвращеніе къ военной службѣ, считаетъ грѣхомъ насиловать и убивать людей. Составленныя о немъ бумаги были отправлены въ Петербургъ, а онъ 22-го Ноября былъ переведенъ на главную гауптвахту и посаженъ опять въ одиночное заключеніе, гдѣ онъ и просидѣлъ до Сентября слѣдующаго года. — Гауптвахта находится въ вѣдѣніи воинскаго начальника, поэтому Дрожжинъ попалъ опять къ тому же начальству, у котораго онъ былъ, когда находился на сборномъ пунктѣ.

Здёсь во внёшнемъ отношеніи жизнь для Дрожжина была несколько легче. Камера не слишкомъ тесная, (11/2 сажени въ квадрате) не темная, барабанщиковъ нётъ, и есть матрацъ. Черезъ мѣсяцъ Дрожжинъ выхлопоталъ разрѣшеніе пить чай (на свой счеть), им'єть од'єяло, подушку. Но порядокъ живни и строгость оставались тъ-же самые. Каждый разъ, какъ нужно выдти изъ карцера, заключеннаго сопровождають 2 солдата съ ружьями. Карауль переменяется каждый день, при чемъ бываютъ частые обыски, чтобы у арестованныхъ не было ни ножа, ни пилы, ни табаку. — Полъ въ карцерѣ крашеный, стѣны оштукатуренныя, окно съ ръшеткой. Въ замкнутой двери окошечко со стекломъ. По корридору ходитъ часовой съ ружьемъ.

Но кром'т всего этого Евдокиму Никитичу пришлось перенесть еще новое испытаніе, худшее чімь барабанный бой и трубы 10-ти музыкантовъ.

Это ,,приставаніе" офицеровъ. Караулъ на гауптвахтѣ смѣняется ежедневно, и каждый новый дежурный офицеръ считалъ своей обязанностью освѣдомиться у Евдокима Никитича: "за что?" Затѣмъ начинали оспаривать его и, если слова не брали, то объывали дуракомъ или сумасшедшимъ, угрожали ,,поротьемъ", дразнили, глумились надъ его святостью, а потомъ когда доводили до послѣдней степени раздраженія, до изступленія, то потѣшались надъ нимъ, говоря: "теперь лѣзетъ драться, а въ солдаты не хочетъ идти". И это мученіе продолжалось изо дня въ день 4 мѣсяца, пока всѣ офицеры (ихъ до 40 человѣкъ) не узнали "за что" и что онъ за человѣкъ.

Въ Январъ мъсяць одинъ разъ въ его камеру зашель молодой дежурный офицерь и сталь "приставать" и браниться. Евдокимъ Никитичъ не вытерпёль и сказаль ему: "Послушайте, я не звалъ Васъ ко мнѣ въ камеру. Вы сами пришли. Такъ не доводите меня до того, чтобы я попросиль Вась выйти!" Офицерь равсердился и приказаль перевести его въ холодный карцеръ. Въ карцеръ было 110 мороза, а на Евдокимъ Никитичь одна шинель, поль въ карцеръ каменный и никакой мебели, ни койки, ни табурета, такъ что Евдокимъ Никитичъ для того, чтобы согрѣться, долженъ быль всю ночь ходить и только подъ утро легь на полъ. когда, проспавъ часа два, онъ всталъ, то почувствоваль, что у него левый бокъ онемель. Его

била лихорадка и черезъ полчаса вышло горломъ крови съ чайный стаканъ.

Какъ ни жестоко и ни подло издъвательство свободныхъ и обезпеченныхъ властвующихъ людей надъ заключеннымъ, лишеннымъ всего и беззащитнымъ человъкомъ, но Дрожжинъ умълъ найти и въ этихъ страданіяхъ благо для своей души.

"Страданія эти", пишеть впослёдствіи Евдокимъ Никитичь въ своемъ дневникѣ: "въ значительной степени выкупаются той выгодой, какую я нахожу въ нихъ, ибо если бы было иначе, то отупѣлъ бы и озлобился. А потому ни я и никто другой не можетъ сказать, что я страдаю. Страданіе зависить отъ отношенія къ страданію. Люди ошибаются, думая, что я несчастенъ, потому что дальше настоящаго не вникаютъ, иначе бы они поняли, что это, самое худшее положеніе въ моей жизни даетъ мнѣ больше счастья, чѣмъ въ ихъ заурядной жизни (1 золотникъ моего счастья — бочкѣ наслаждающагося жизнью)."

Но надо сказать правду, что не всё постоянно жестоко относились къ Евдокиму Никитичу. Воинскій начальникъ полковникъ О'Руркъ, подполковникъ Стрёха, обращались съ нимъ человёчнёе, а о нёкоемъ комендантскомъ адъютантё поручикъ В. А. Шидловскомъ онъ въ своихъ запискахъ вспоминаетъ съ особой любовью, называя его замёчательно добрымъ, гуманнымъ и просвёщеннымъ человёкомъ, пользовавшимся лю-

бовью и солдать, и писарей, и всёхъ, кто имѣлъ съ нимъ дѣло. Только благодаря стараніямъ Шидловскаго, Дрожжину была разрѣшена прогулка во время его болѣзни, а впослѣдствіи и чтеніе книгъ.

Но едва только Дрожжинъ свыкся съ своимъ положеніемъ, какъ въ концѣ Февраля ему пришлось выдержать еще новое, неожиданное и своє образное испытаніе.

Другъ Дрожжина А. Н. Д-ко, бывшій вмѣстѣ съ Дрожжинымъ въ Бѣлгородской учительской семинаріи, впослѣдствіи учитель подъ Харьковомъ, сохранившій свои либеральные взгляды, переданные имъ "бѣлгородскимъ другомъ", сидѣлъ въ это время по высочайшему приговору въ Петербургѣ въ одиночномъ заключеніи по обвиненію въ организаціи революціоннаго кружка. Евдокимъ Никитичъ разузналъ его адресъ и сообщилъ ему о себѣ, объ отказѣ отъ службы и о своемъ теперешнемъ заключеніи и 20-го Февраля получилъ отъ него такое письмо:

## Дорогой Евдокимъ Никитичъ!

"Письмо твое отъ 20-го Января я получилъ въ Февралъ. Идя на верхъ въ камеру я терялся въ догадкахъ, отъ кого бы то могло быть!

"Читаю — подпись твоя и при томъ адресъ: Въ управление Воинскаго началь-

ника. ,, Ну, думаю, слава тебъ Господи! Буря, которой я такъ боялся, пронеслась счастливо надъ головой Евдокима Никитича..." Читаю письмо въ камеръ и нахожу именно то, чего я такъ боялся и что, къ моему великому прискорбію, всетаки произошло. Именно твой отказъ отъ присяги и нежеланіе служить. ,,Я не желаю входить въ разсужденія о твоемг поступкъ, ни вг обвинение или оправ-Нътг! Я хочу только проданіе его. сить многоциннаго Евдокима Никитича, хочу умолять, все что угодно для него сдълать, лишь бы онг согласился служить. Ради Бога присягай, служи, ради всего святого, ради того кусочка дружескаго чувства, которое ты ко мнъ питаешь, не заставъ того, который такъ высоко цъниль тебя въ послъднее время, не заставт его на всегда потерять друга и съ болью вспоминать о промелькнувшей надеждъ подобно молніи, послѣ которой ночь становится еще мрачиве. Если согласенъ, пиши голый ответъ, подробности ты мнѣ разскажешь послѣ. Если же ты не согласенъ уважить мою просьбу, то отвъта не присылай; мнъ было бы не очень радостно такое извъщение, а лучше отложи до моего освобожденія. Повърь мић, что я говорю все это глубоко убъ-



Легко понять, что должень быль почувствовать, получивь это письмо, Дрожжинь, только потому съ легкостью переносившій всё лишенія одиночнаго заключенія и "приставанія" офицеровь, что онъ полонъ быль радости сознанія перенесеннаго испытанія отказа отъ присяги и отъ службы, и увёренности, что онъ сдёлаль то, что долженъ быль сдёлать.

"Это письмо безъ доказательствъ", пишетъ онъ въ своихъ запискахъ, "письмо друга, желающаго мит только блага, письмо какъ результатъ долгой и честной внутренней работы, а потомъ и борьбы, захватило меня въ совершенно противуположномъ убъжденіи и произвело во мнъ ужасное действіе. Д-ко въ моихъ глазахъ самая благородная и честная душа и самоотверженный, любящій другь, — я его любиль сильно, больше всёхъ своихъ товарищей. Поэтому не могъ отнестись къ написанному легко. И вотъ я и захандрилъ, да какъ еще! Недъли три я почти не влъ и не спалъ. Тоска грызла безпрерывно, элость на себя и на него и безсиліе. Если бы онъ былъ тутъ, возлъ меня, я бы ему доказаль, что я дёлаю то, что и слёдуеть дёлать, но онъ не допускаетъ никакихъ доказательствъ и только во имя дружбы умоляетъ..."

22 го Февраля Евдокимъ Никитичъ отвътилъ Д-ку...

"Скажу только одно: я тебя всегда любилъ и для своего же счастья не хочу терять этого чувства. Дай Богъ видѣться въ добромъ здоровѣ. Но не дай Бсгъ, чтобы мы увидѣли другъ друга врагами. Можетъ быть, я тебѣ и повѣрю и буду служить, но только не отъ одного слова — "служи". Вѣдь ты мнѣ другъ? И кромѣ счастья ничего не желаешь мнѣ? А вопросъ о жизни рѣшенъ разъ: чтобы умереть, оставивъ добрую память, а не проклятіе. Будь здоровъ!"

Въ такомъ состояни унынія, упадка духа, Евдокимъ Никитичъ написалъ 7-го Марта первое письмо Н. Т. Изюмченку, который въ то время сидѣлъ въ секретной одиночной камерѣ въ Курскѣ, дожидаясь послѣдствій своего ухода изъ полка и отказа отъ дальнѣйшей службы. Евдокимъ Никитичъ не зналъ его адреса и писалъ на угадъ, но 13-го числа получилъ отвѣтъ. Изюмченко писалъ:

## Любезный Евдокимъ Никитичъ!

"Твое письмо миж принесло сколько радости, столько же и печали. Радость въ томъ, что я только узналъ отъ тебя,

гдъ ты есть, что меня мучило болъе всего на светь; печаль же то, что ты страдаешь и не такъ какъ я, но болъе. Я, слава Богу, нисколько не страдаю, потому что считаю долгомъ страдать. И ничуть не боюсь; за желаніе для меня лучшаго, очень благодарю, отъ души и тебѣ этого желаю. Осмѣлюсь только тебъ выговорить, другъ, почему ты меня раньше не увѣдомилъ о себѣ, за что извини. Есть много кое-чего поговорить съ тобою, но нельзя, видно такъ судьбъ угодно. Живу я богаче чемъ ты; у меня есть то, чёмъ ты думаешь разбогатъть 1). И попадается кое-что, помощь въ духовномъ. Недавно я отсидълъ 8-мъ сутокъ въ карцеръ темномъ за то, что попросилъ извиненія отъ офицера, что моя мать сука. Сижу до сихъ поръ на гауптвахтѣ и предполагаю еще долго просидъть, потому что не было еще до сихъ поръ допроса. Но что я живу лучше тебя, этимъ я могу похвастать, потому что я чувствую себя всегда веселымъ. Затъмъ до свиданія. Остаюсь любящій тебя до глубины души твой братъ

Николай."



<sup>1)</sup> Книги.

Это письмо Изюмченка, человъка, который когда-то самъ искалъ у него поддержки и подъ его вліяніемъ росъ духовно и совершилъ поступки, за которые находился въ заключеніи, произвело на Дрожжина сильное дъйствіе и принесло ему и нравственное и физическое выздоровление. О впечативніи отъ этого письма Дрожжинъ пишетъ въ своихъ запискахъ: "Господи, подумалъя, да неужели же сила, которая поддерживаетъ Изюмченка — ложь? Нътъ, эта сила всемогуща и въ ней не будетъ недостатка и для меня, -стоитъ лишь только на нее положиться. И отъ этихъ мыслей мнъ стало легче. Потомъ я еще разъ прочелъ письмо Д-ка, сравнилъ и нашелъ, что Изюмченка лучше. При этомъ я уже нашелъ письмо Д-ка эгоистичнымъ, потому что требуетъ безъ доказательствъ и небрежнымъ, потому что не быль разборчивъ и остороженъ въ словахъ, писавъ человъку, который въ заключени. Послъ этого мнъ совсъмъ стало легко и свътло. Какъ сейчасъ помню, я бросилъ это письмо подальше, взяль кусокъ жлѣба и прямо началь Есть его съ сахаромъ, завель разговоръ съ часовымъ и смѣшилъ его остротами и самъ смёнлся. Потомъ выспался прекрасно, и голова перестала больть. И такъ Изюмченко оказался крѣпче меня духомъ и поддержалъ меня, испълилъ. Съ этихъ поръ мы стали часто писать другъ другу, и оба радовались."





Съ Марта и почти до конца пребыванія своего въ Харьковъ Дрожжинъ вель дневникъ, которымъ онъ очень дорожилъ. Впоследствіи дневникъ этотъ былъ отобранъ у него начальствомъ и Дрожжинъ передъ смертью несколько разъ просилъ своихъ друзей, чтобы они добыли этотъ дневникъ, Благодаря лишь случайности и несмотря на то, что дневникъ этотъ побывалъ у начальника дисциплинарнаго батальона, у начальника тюрьмы, въ полицейскомъ управленіи и у уведнаго исправника, мнв все таки посчастливилось получить его. Въ дневникъ этомъ Дрожжинъ очень мало пишетъ о себъ, но излагаетъ преимущественно тѣ мысли, которыя вызывались въ немъ получаемыми отъ друзей письмами и прочитываемыми книгами. за этотъ промежутокъ времени между Мартомъ и Сентябремъ (1892 года) у меня нътъ болъе подробныхъ свёдёній о его жизни, то я привожу здёсь наиболёе интересныя мёста изъ дневника и егпо ереписки, соединяя ихъ вмёстё для того, чтобы не нарушать последовательности событій.

25-го Марта. Голова болитъ между веркомъ лба и лѣвымъ вискомъ. За двѣ недѣли сильно ослабѣлъ физически и вообще. На второе письмо А. Н. Д-ка (отъ 15-го Марта) въ которомъ тотъ писалъ:

"Конечно я остаюсь при своемъ убъжденіи, что служить нужно, котя отвътъ твоего письма показываетъ, что ты со мною не согласенъ. Что-же? я умываю руки — я сдълалъ все возможное къ тому, что считалъ для себя и для тебя благомъ — ты отнесся съ недовъріемъ. Ничего другого я теперь сдълать не въ состояніи. И такъ, поступай, какъ знаешь, но я съ тобой не согласенъ."

Евдокимъ Никитичъ 25-го Марта отвъчалъ ему:

"Я твердо быль убъждень вь томь, что сдълаль то, что должень быль сдълать, что я этимъ ничего дурнаго не сдълаю. Свои дъйствія я на столько сообравоваль съ мыслями, сколько у меня кватало силы и добросовъстности. Поэтому "служить" является для меня дъломъ немыслимымъ, неестественнымъ и я этого физычески бы не вынесъ... Я сдълаль то, что сдълаль, потому, что по моей въръ такъ надо, такъ убъжденъ и убъжденъ твердо... И вотъ при такихъ обстоятельствахъ я получилъ твое

первое письмо. Ошибаешься, другъ, будто я отнесся къ нему съ недовъріемъ. По настоящему, что можетъ быть глупъе этого письма? Это было бы похоже на то, если бы пристающему на пароходъ къ берегамъ Америки сказать: ты напрасно прітхаль, прыгай въ воду и во что бы то ни стало постарайся вплавъ возвратиться въ Европу. Въдь навърно тотъ человъкъ пропащій, который согласится "постараться". Сперва я ничего не поняль и хотъль такъ и написать. Потомъ моя гордость была уколота. томъ почувствоваль какъ бы ударъ въ темя и присълъ... Да, другъ, ты меня обидёлъ превративъ въ кусокъ мяса! Ты не предвидёль того впечатленія, которое произвело на меня то письмо, а потому и фразы: "и кромѣ счастья ничего тебъ не желаю" понять не могъ. Ну, такъ, пойми хоть теперь: это былъ вопль пришибленнаго тобою друга, который знаетъ, что обидъвшій въ заключеніи и потому относится осторожно, не хочеть мстить, прощаеть все и только умоляеть: пощади! Сколько я вынесь страданій со дня полученія этого письма, ты не можешь постигнуть... меня, братъ, но миъ такъ тяжело про это говорить, какъ потерять друга. Скажу коротко: впродолженіи нѣсколькихъ недъль вслъдствіе разлада, я буквально рисковалъ попасть на Сабурову дачу 1), и только благодаря друзьямъ выздоро-Но какъ искупленіе страданій было не отреченіе отъ своихъ убъжденій, а отъ тебя, милый другъ Архипъ Никитичъ. Настоящаго письма я не писалъ бы (да и никогда никакого), если бы второе твое письмо было похоже на первое. Спасибо тебъ, что обощелъ то, чему посвятилъ первое письмо, и только мелькомъ упоминаешь, что остаешься при И отлично. Да и странно было бы, не принимая въ соображение никакихъ убъжденій другого и ни того, что, можетъ быть, онъ только этимъ и живъ, требовать отъ него точь въ точь того же образа, порядка и суммы действій, какой всего милье твоему сердцу. И потому меня очень радуетъ то, что ты вторично не просишь, не умоляешь и не заклинаеть дружескими чувствами! Все, что угодно для тебя, дорогой А. Н., сдёлаю, только не говори двухъ словъ: присягай, служи; будемъ опять друзья, если возьмень свои слова назадъ. Но если не можешь воздержаться, а будешь

<sup>1)</sup> Домъ умалишенныхъ подъ Харьковомъ.

не доказывая просить, то не пиши и забудь меня. Если же считаешь долгомъ говорить и говорить все тѣ же слова, то хоть изъ жалости, чтобы сохранить мое здоровье, — молчи, иначе будешь стараться отнять то, "чѣмъ я живу."

#### Борьба за существованіе.

Клопы заставили меня просить о чай. Сътих поръ я разъ въ недилю потчую и ихъ. Но всетаки бываетъ немного и вотъ недавно (въ начали Априля) замазалъ одного тощаго въ ямки на стий хлибомъ. Дня черезъ два отколупалъ; присохъ спиной, "каторга" мелькнуло у меня въ голови! И вотъ въ такомъ жалкомъ положени, таская всегда на себи свою тачку, клопъ прожилъ 5-ть дней и издохъ.

27-го Априля. Сейчасъ у меня нѣсколько такихъ узниковъ и между прочимъ одинъ вродѣ "политическаго". Арестованъ мною вчера. Надъ нимъ виситъ записка объ арестованіи нижняго чина клопа — разбойника. Причина ареста — самоуправіе, потому что днемъ пойманъ. Видъ ареста "до распоряженія" (пищу давать разъ въ мѣсяцъ, до вѣтру не полагается). Замѣчательный тѣмъ, что до верховъ напился. Сколько-то проживетъ?

Ужасно отвратительный былъ часовой еврей — рыжій — все докладывалъ. Я такихъ евреевъ не знавалъ.

28-го Априля. Уже нёсколько насёкомыхъ брошено въ паутину, особенно клоповъ, но крошечнаго паучка пожальль, пустиль. Удивительная ловкость паука: здоровая муха заполэла подъ паутину. Онъ увидалъ подползъ поближе сверху надъ ней; она проползетъ и онъ, она остановилась и онъ, и такъ сидёли не двигаясь съ полчаса. Потомъ онъ начинаетъ осторожно подползать къ простодушной мухѣ, и, очевидно, надѣвъ на конецъ одной ноги паутину, очень далеко вытянуль ее передъ собой... Зацъпиль разъ... и другой, конецъ поспъшилъ прикръпить въроятно къ болъе густой съти на разстояніи дюйма. Потомъ уже безцеремонно напалъ на нее, забывъ всякую осторожность, всеми лапами и, подтягивая ее за собой, въ то же время и обматывалъ. Но мит непонятно, почему муха не бъжала при приближеніи, а еще болье, когда онъ въ первый разъ зацёпилъ: не шевельнулась.

"Чугунный" что-то ръдко посъщаетъ меня, а Бълая 1) часто, но сразу не прилетъли оба; въроятно, сидятъ.

<sup>1)</sup> Голуби.

Л. Н. Толстой. Дрожживъ.

(Изъ письма къ В. С. Б. 4-го Мая.)

.... Изъ Курска меня повезли въ Харьковъ. Здёсь была послана бумага обо мнт по начальству и въ концт концовъ вельно оставить меня въ Харьковь, (а не жать на Амуръ какъ бы следовало по назначенію Суджанскаго Воинскаго начальника). Меня поручили дядькъ, который приказаль дёлать разнообразныя тълодвиженія, я его не послушаль, и фельдфебеля не послушаль. За это меня арестовали, посадили въ чуланъ, гдъ много клоповъ, и я мучился тамъ съ мъсяцъ. Начальство допрашивало: почему? Я говорю, что это для меня не нужно, такъ какъ я ни въ караулъ, ни на войну не пойду, потому что считаю грёхомъ насиловать и убивать. Послё чего меня посадили на городскую гауптвахту, гдё нахожусь и теперь. Сплю на матрасъ, есть одъяло, подушка. Дають всть 2 раза въ день, объдъ: борщъ, кусокъ мяса и каша, а ужинъ борщъ. Пью чай на свой счеть, завель жестяной чайникъ, чтобы покупать кипятокъ. камерѣ пишу письма, читаю. Камера въ 11/2 сажени. Въ койкъ сперва были клопы, но я ихъ вывель чаемъ. Зимой было хүже сидеть, потому что прохладно и воздухъ не чистый, а теперь хорошо. Всего въ мёсяцъ издерживаю
рубля 2, домашніе присылаютъ. Бёлье
моетъ знакомый солдатикъ. Въ банё бываемъ на казенный счетъ. Пищу можно
покупать и свою, какую угодно. А когда
я было заболёлъ, то начальство позволило и прогулку по двору. До вётру
насъ водятъ подъ ружьемъ 2 солдата.
Караулъ перемёняется ежедневно, при
чемъ бываетъ обыскъ, чтобы не было ножа, пилы и табаку.

"Полъ въ камерѣ крашеный, стѣны штукатерны, окно съ решеткой. Въ замкнутой двери окошечко со стекломъ. По корридору ходить часовой съ ружьемъ. Тутъ всегда сидитъ человъкъ 5 и всъ порознь. Но помногу не сидять, сутокъ по 5, по 10, разными видами ареста: простымъ, строгимъ, усиленнымъ, а я "до распоряженія". Подробностей не пишу, потому что всего не умъстишь, а совътую вамъ обратиться къ первому встречному солдатику и онъ вамъ все разскажетъ лучше меня: и про карцеръ и про штрафной журналъ, про разрядъ штрафованныхъ и про дисциплинарный батальонъ. Вы навърно не интересовались этимъ, а потому ничего и не знаете. Я это сужу по себъ. И такъ мнъ сидъть

сносно: иногда бываетъ "скучно и грустно и некому руку подать", а потомъ опять весель и спокоенъ. Такъ что даже особаго хотенія неть выходить изъ карцера. Въ Курскъ жилось еще лучше. Впрочемъ на первыхъ порахъ было очень скверно. Потому что по новости дела всѣ сердились и ругались, а я по неопытности грубилъ, притворяясь, будто ничего не понимаю по военному. Но какъ новобранца меня по закону не могли наказывать строго, потому что я не принималъ присяги. А если бы принялъ, а потомъ отказался, то навърное уже былъ бы битъ розгами. Дъло мое послано по начальству.

"Судить меня по военнымъ законамъ не могутъ, потому что я не солдатъ и значитъ отъ тълесныхъ воздъйствій безопасенъ, а если окажется такое наказаніе, какъ Д. А. 1), то конечно лучшаго и не желалъ бы. Только и скучно сидъть одному; но хорошо тому, у кого нътъ большихъ привязанностей въ міръ семъ. Надъюсь даже, что все это кончится тъмъ, что мнъ дадутъ безъ присяги нестроевую службу, чего только я и хочу. Но посидъть еще, должно, придется долгонько.

<sup>1)</sup> Д. А. Хилковъ, сосланный на житье въ Закавказье.

- 3-го Мая. Новый Мизгирь 1) (Другъ!) Сфраго цвъта небольшой; голово-грудь-брюшку (= конопляному зерну). 4 черные глаза расположены горизонтально на широкомъ лбу; наружныя губы большія, вообще страшнье обыкновеннаго. Особенность та, что ноги очень коротки. И я сперва подумаль, что ему не весьма удобно обматывать муху. Но оказалось совершенно Подполят онт къ одному маленькому пауку, а тотъ отъ него драла въ паутину. Я притворилъ дверку и 2 мухи начали биться въ стекла. Мой новый другъ началъ следить за ними глазами и къ моему ужасу перепрыгнулъ вдругъ въ сторону, чуть ли ни на четверть. Я присмотрелся и оказалось, что онъ оставиль послѣ себя въ пространствѣ паутину. И такъ онъ все перепрыгивалъ, пока не выбралъ мъста, близъ котораго чаще всего бились мухи. Я сталъ внимательнье. Чуть только муха подползетъ близко, — онъ начинаетъ приподыматься, готовится къ прыжку; вотъ онъ прыгнулъ, но муха рванулась и онъ выпустиль ее изъ лапъ и повисъ на своемъ пущенномъ моментально волокиъ. Потомъ подлетъла другая, немного меньше. Эту не упустиль уже; онь вцёпился ей въ голову, она летала, носила его по воздуху, но волоска (вершка 2) не могла перервать, а онъ уже кусалъ... И черезъ двѣ минуты муха даже

<sup>1)</sup> Паукъ.

ножки расправила, и онъ немедленно началъ всть, выбирая себв поуютне место и перетаскивая и ее. Жалею, что такъ скоро его прогналъ за окно и муху отнялъ.

(Отвъть на письмо Н. Изюмченка 4-го Мая.)

Изъ настоящаго письма вижу, что ты борешься съ своей плотью и страдаешь. Переписываться съ тобою никогда не брошу, хотя бы ты сдёлаль покушеніе на мою жизнь (что угодно). И это за то, что когда я чувствовалъ себя, какъ ты теперь чувствуещь, ты прислалъ мив открытое письмо. Угадываю даже, что у тебя нътъ аппетита. Точь, точь такія же мысли у меня были, когда я быль въ дурномъ расположени духа. И теперь я принялъ себъ за правило върить себъ только тогда, когда буду весель. Неправильно ты думаешь, что я Толстовець. Я — Дрожжинъ и дълаю только то, что мив нравится, а не потому, чтобы сдёлать угодное Толстому и быть за это въ числѣ его друзей. Письма наши не могутъ доставляться по адресу только тѣ, которыя сочтутся должными пріобщенія къ дѣлу или не понравятся читающимъ и уничтожатся. Цълуй этотъ

крестикъ †. Дай Богъ скоръе увидъться! Мы съ тобой поперемънно считаемъ долгомъ страдать. Я радъ тому, что ты высказалъ мнъніе, что не желаешь учить никого, и я тоже. Дъло не въ ученіи, а въ дълахъ. — Голова болитъ, аппетитъ худъ.

Люди ошибаются, думая, что я несчастень, потому что дальше настоящаго не вникають, иначе бы они поняли, что это, самое худшее положение въ моей жизни даетъ мнѣ больше счастья, чѣмъ въ ихъ заурядной жизни. (Мой золотникъ счастья = бочкѣ ихняго счастья.) Не говоря уже о томъ, что они въ сравнении со мной не умѣютъ жить на волѣ истинно счастливо.

Дня три читаль Лермонтова. Стихи и драмы скучны, но "героя" выставиль честно. Это результать всёхъ его писаній о "любви". Прочитавь эту прозу, все остальное стало лишнее. Печоринь платиль зломь за зло — такъ и надо (по крайней мъръ справедливость совершится, а то эти Мэри буквально владъють вселенной). Онъ не только простой наблюдатель всеобъемлющей слабости общества, но истинный учитель (дъломъ!), ибо всёхъ влюбленныхъ и влюбляющихся, какъ негодные плевелы, сжигаеть на

кострѣ неугасимомъ, гдѣ огонь поддерживается самыми плевелами. Эхъ, кабы многіе подражали! Чудо было бы! Да куда ужъ человѣку съ его узкимъ самолюбіемъ и слабостями!

10-го Мая. Смотрълъ арестованнаго клопа: живъ, здоровъ.

### Въра.

«Безъ въры невозножно угодить Богу.»

Всякій стремящійся къ истинѣ долженъ непримѣнно вѣрить. Безъ вѣры же онъ не стремится. Вѣра рождается только при дѣлахъ (сообразовывая поступки съ мыслями), становится живою. Вѣра есть увѣренность въ добрѣ, что оно разумно. Она рожденный даръ, но пока человѣкъ не сдѣлаетъ добраго дѣла, до тѣхъ поръ она мертва, а потомъ становится разумною. Никакое знаніе не есть знаніе истинное, пока не имѣетъ пропорціональное количество дѣлъ.

## (Письмо къ Т. В. Бирюкову.)

Получилъ я отъ тебя только одно настоящее письмо, а того, которое служило отвътомъ на мое отъ 27-го Марта

не получаль... Дъйствительно люди, мучившіе меня на первыхъ порахъ, не въ состояніи были бы отвътить на вопросы разума: за что мучатъ, для чего, во имя чего? Ибо въ силу общеизвъстнаго раздъленія дъйствіи, они прежде всего сомнъваются въ томъ, они ли мучатъ, и не есть ли это "благо", которое я по невъжеству считаю мученіемъ?...

"Но бросаю этотъ мрачный тонъ; сейчасъ я въ самомъ радужномъ настроеніи, и это съ тёхъ поръ, какъ мысль начала мало по малу копошиться, во первыхъ, по поводу полемики съ Д-комъ, и во вторыхъ кое-что прочиталъ. Я, кажется, уже писалъ тебъ, что Д-ко готовъ что угодно для меня сдёлать, лишь бы я согласился присягнуть и служить, и грозилъ въ противномъ случат въчнымъ забвеніемъ. Вследствіе этого я заболёль, но благодаря внёшнимъ условіямъ (съ наступленіемъ весны въ камерѣ стало тепло, вентеляція, наконецъ прогулка по двору, а относиться постепенно стали лучше, черезъ мъсяцъ выэдоровълъ и съ тъхъ поръ уже всегда чувствовалъ себя весело.

Жить мит теперь во встать отношеніях прекрасно. Караульные перестали придираться, потому что воинскій

начальникъ и состоящіе при немъ два офицера заступаются и даютъ льготы. Эти офицеры давали читать кое-что, а вчера получилъ отъ Ц. В. 5 книгъ Толстого. Если будешь писать ей, то засвидътельствуй мою глубокую благодрность.

"Д-скій дъйствительно подходиль къ гауптвахть и его не допустили, но это еще передъ Рождествомъ, когда я быль въ ужасномъ положеніи, т. е. буквально выполняль заповъдь: "если тебя морять холодомъ или голодомъ, благодари, что не ругаютъ; если ругаютъ, благодари что не бьютъ, если бьютъ, то благодари что не убили . . . и т. д." Сидъть буду, конечно, чуть ли не безконечно, но я въ такомъ настроеніи, что нисколько этого не понимаю; допросовъ никакихъ не дълаютъ и воинскій начальникъ, въроятно, о моемъ дълѣ ничего не знаетъ; оно должно, въ Питеръ."

"Вчера былъ безстыднъйшій очередной офицеръ, забралъ всѣ мои письма (любопытно прочитать) и что ужаснъе всего, помътилъ твое письмо, и я не могу спокойно перечитывать, — просто хочу уничтожить! А сегодня возвратилъ все, потому что и не имълъ права забирать. "О-охъ!"

25-го Мая. Клопъ разбойникъ оказался мертвъ, но 18-го былъ живъ, значитъ выдержалъ недъли 3 или немного болъе.

Новый мизгирь (изъ той ужасной вампирской породы, что прыгаютъ); у этого головогрудь меньше брюшка и этотъ съълъ своего же брата паука, только изъ другой породы. И удивительно прожорливый: съълъ за 1/2 часа паука, поймалъ муху и ее окончилъ за часъ.

# (Изъ письма А. Н. Д-ку 15-го Іюня.)

Въ силу какихъ законовъ мы (понявъ) принимаемъ или отвергаемъ, то, что высказано людьми неизмѣримо выше насъ стоящими умственно? На основаніи закона разума? Да вѣдь у насъ и разумъ то дѣтскій, а между тѣмъ чувствуешь въ себѣ присутствіе какой-то силы: одно нравится, другое — нѣтъ. И этимъ мы живемъ, пока (когда то впереди) наши понятія сложатся въ такомъ порядкѣ, что станетъ ясно, что мы ощиблись.

Наука Европейская никакого другого смысла не должна имъть, какъ тотъ, чтобы непостредственно служить улучшенію жини, проявленію любви. Непосредственно — это значить, относительно



не имъя въ виду широкаго приложенія, шагъ за шагомъ съ каждымъ прибавленіемъ средства — примънять его, а не задаваться мыслью, какъ бы побольше заготовить средствъ, чтобы сразу положить предълъ какому-нибудь большому или разнообразному злу. Поэтому то я могу разсуждать противъ раздачи пролетарію грошей и писать въ свободное отъ дъла время проэктъ о патентованіи нищихъ, но если на улицъ подвернется подъруку нищій съ просьбой пятачка, я долженъ немедленчо же дать ему (хотя бы я зналъ, что онъ его пропьетъ).

Ты очевидно смѣшиваешь умственное развитіе съ культурою совѣсти. Но я говорю только о послѣдней. Кто ея не знаетъ? а того умственнаго я не знаю... Я согласенъ съ "Иваномъ дуракомъ" Толстого, который намѣреваясь излечить чертовымъ корешкомъ царевну, вышедши за ворота, затрачиваетъ этотъ корешокъ первой встрѣчной нищей.

"Совъсть не должна имъть мъста". Ну, спроси самого себя, можно ли это устроить? Какъ будто это вещь (какъ напримъръ научная книжка), которую употребляютъ, когда хотятъ! Въдь хотя совъсть сила и условная, а всетаки въчно присущая человъку, это нашъ Богъ, ею

мы отличаемся отъ животныхъ: больше совъсти — дальше отъ скотины, меньше — ближе, но совсъмъ безъ совъсти представить человъка нельзя.

"Совъсть не есть нъчто твердо установившееся." Такъ какъ я увъренъ, что это тебя научили другіе такъ думать, то послушайся и меня грѣшнаго: изгони ее изъ себя, — попробуй — и напередъ знаю, что не только не выгонишь, но не согласишься и на это предложение, скажешь что это дичь. Ну, а это не дичь: "она можетъ вполнъ теряться у многихъ индивидовъ даже въ цивилизованномъ государствъ." Самое лучшее, прослъди свои занятія и поступки за день, а также и другихъ людей: много ли ты руководишься правилами наукъ, законами разума, когда подъ часъ и сообразить не успѣешь? Если совѣсть не есть совершенно приспособленный рычагь къ поступкамъ, то что же наука (которая завтра будеть замёнена лучшей), если не средство принизить идеаль разума и совъсти до согласованія съ мерзостями нашей будничной жизни. Нътъ, Никитичъ! Можеть быть въ разрѣшеніи соціаль. вопросовъ дъйствительно единныхъ ственно руководитъ разумъ и наука, но въ личной человъческой жизни разумъ и совъсть. Отъ этого я никогда не отступлю.

"Кто что дълаетъ, тотъ то и защищаетъ, всегда."

"И ненавидятъ того, кто дълаетъ не то, что онъ. Люди всегда эгоисты и поэтому защищаютъ эгоизмъ."

Въ началъ Августа Дрожжинъ получилъ письмо отъ Н. И. Д.... Д. былъ посаженъ на гауптвахту на 8 недъль. Камеры ихъ находились рядомъ. Они въ стѣнѣ продѣлали сквозное отверстіе, назвали его "телефономъ" и по цёлымъ ночамъ вели разговвры. Говорилось больше всего о Христъ и его ученіи, о русскихъ писателяхъ: А. Толстомъ, Щедринъ, Достоевскомъ и о другихъ отвлеченныхъ предметахъ. Между прочимъ Евдокимъ Никитичъ убъдилъ Д. отказаться отъ половыхъ сношеній съ женщинами. Дрожжинъ делился съ нимъ и книгами, которыя ему удавалось доставать, благодаря разрёшенію полученному черезъ Шидловскаго. Но про то, что Дрожжинъ давалъ другимъ книги, разръшенныя только ему, и про "телефонъ" узнало начальство и Дрожжина лишили возможности чтенія, а Д. отсадили въ другую камеру, но они все таки успѣвали переписываться или видѣться украдкой. Отсидевъ свой срокъ на гауптвахте, Д. возвратился въ полкъ.

Вотъ письмо Д :

Добрѣйшій Евдокимъ Никитичъ!

"Приношу вамъ искреннъйшую благодарность за то, что Вы показали миъ цёлую бездну новыхъ и прекрасныхъ взглядовъ на жизнь и указали мнъ обязанности каждаго честнаго человъка и его отношенія къ людямъ. Благодаря Вамъ, я сталъ видъть и замъчать то, чего прежде не видълъ и не замъчалъ. Уже теперь я сталь замечать, что во мнѣ много поубавилось глупѣйшей спѣси и заносивости, а ну, да я не буду хвалить себя: скажу только, что Вамъ и однимъ Вамъ я обязанъ тъмъ, что во мнѣ стали подниматься неясные пока вопросы и много сомнѣній, и хотя вопросы эти не приводять къ яснымъ отвътамъ, но уже и то хорошо, что вопросы эти стали являться и тревожить мой спавшій до сихъ поръ умъ. Много настоящихъ вещей и порядковъ стали казаться мнѣ не такими, какими бы они должны быть. Много знаемыхъ мною людей, которыхъ я считалъ прежде хорошими и умными, стали мнѣ казаться подлыми и глупыми. Ну, чтобы тамъ ни случилось, а мы постараемся писать другь другу (по краи-

ней мѣрѣ я, съ своей стороны, этого очень желаю).

Ученіе православной религіи противоръчить наукъ и нравственности, ибо, выставляя Христа, какъ Бога, устраняеть изъ нея идеальнаго человъка, безъ котораго невозможно построеніе абсолютной и относительной этики.

Въ Августъ мъсяцъ, бумаги объ Евдокимъ Никитичъ, посланныя въ Петербургъ, возвратились въ Харьковъ. Оказалось, что о его и Изюмченка дълъ было доложено государю 15-го Іюля и онъ поставилъ ръшеніе: Выслать Дрожжина въ распориженіе Иркутскаго Генералъ-Губернатора на 3 года по отбытіи наказанія за воинское преступленіе. Поэтому надъ Дрожжинымъ устроили полковой судъ. Въ этотъ день онъ писалъ въ своемъ дневникъ:

Сентября 11-го. (Судъ.) "Такъ привыкъ къ одиночеству и къ тому, что разговаривать нельзя, что кажется страннымъ то, что вдругъ мнѣ можно и говорить и голову подымать вверхъ и глазъ не косить. Полагаю, что еслибы выдержали годовъ 10, то можно такъ привыкнуть, чтобы совсѣмъ не говорить, потому что лишне и вслѣдствіе привычки, робости, осторожности и одичалости."

Обвиняли Дрожжина за то, что онъ въ прошломъ году ослушался взводнаго стать на ученье и фельдфебеля — остричься. Такъ что все преступленіе Дрожжина было сведено къ простому неповиновенію солдата своему начальству. томъ, что онъ отказывался служить, не присягаль, не было и упомянуто. Нельзя же въ самомъ дёлё начальству христіанскаго государства судить и наказывать человёка за то, что онъ хочеть не на словахъ, а на дёлё исполнить ясныя и простыя слова Христа. И вотъ его, не солдата, судять военными судомъ и за воинское преступленіе. Судъ присудиль его къ заключенію на 2 года въ дисциплинарный батальонъ безъ перевода (какъ бывшаго учителя) въ разрядъ штрафованныхъ.

"Ну, думаю себь", пишеть Евдокимъ Никитичь въ своихъ запискахъ: "я и тамъ не стану ничего дълать, благо, что съчь не будутъ. Однако этотъ судъ навелъ на меня уныніе; о присягъ и помину нътъ, а просто "неисполненіе приказанія", въдь этакъ думаю, и тамъ, въ батальонъ придется сидъть въ одиночномъ года 2, а тамъ еще что нибудь выдумаютъ, чтобы мучить, а не судить за полное отклоненіе.

"Когда меня прикомандировали въ Харьковъ, я обрадовался, думая: это хорошо, что не на Амуръ, тутъ есть всякое начальство, скоро дъло пройдетъ всъ ннстанціи и сидъть придется сравнительно не долго, а если на Амуръ, то оттуда

бумаги дойдутъ только за годъ, да за годъ обратно и вообще насидишься несравненно дольше. Это, конечно, такъ, но вотъ бумаги возвратились, а дъло далеко не кончилось, а только началось. Ну, думаю, — и насижусь же я."

Дисциплинарный батальонъ не есть тюрьма, въ которой воинскій преступникъ долженъ отбывать какое-либо наказаніе, а это есть учрежденіе, цёль котораго въ томъ, чтобы настойчивостью и всевозможными строгостями, жестокостями и наказаніями исправлять тёхъ солдатъ, которые плохо подчиняются дисциплинъ. Поэтому назначеніе Дрожжина въ дисциплинарный батальонъ имъло цълью не наказать его за его преступленіе (исповъданіе христіанскаго ученія), а принудить, заставить его отказаться отъ своихъ взглядовъ и поступковъ.

На другой день (12-го Сентября) онъ писалъ роднымъ:

"Наконецъ я дождался сколько нибудь слуху о своемъ дълъ. Вчера меня судили за то, что я не захотълъ обучаться солдатскому ученію и присудили на 2 года въ дисциплинарный батальонъ. Это такой большой дворъ и казармы, выстроены въ полъ и цълый день безъ отдыха идетъ муштровка, тамъ солдатъ больше тысячи. Почти всъ они шурафованные, такъ что за провинность ихъ бьютъ роз-



гами, а нѣкоторыхъ не могутъ бить, напримѣръ духовнаго званія или дворянъ, вотъ и меня тоже бить не будутъ, потому что имѣю почетное званіе. Не знаю, буду ли я отбывать срокъ всѣ 2 года или меньше или больше, но оттуда меня сошлютъ на вольное поселеніе. Вчера же получилъ извѣстіе отъ Коли 1) изъ Курска, пишетъ, что его будутъ судить окружнымъ судомъ тоже въ дисциплинарный батальонъ, но его могутъ бить розгами, а потомъ тоже въ ссылку.

"Но мы не унываемъ, потому что мы, ничего не сдёлавши, идемъ туда, куда идутъ за воровство, за разбой, и не боимся ничего, потому что на все воля Божія: убыють и пусть убивають, тогда намъ можетъ и вовсе не за что отвѣчать передъ Богомъ, а отвътитъ и всъ наши грѣхи возьметъ на себя тотъ, кто убъетъ и осудить. Я нисколько не сожалью, что просидълъ полтора года подъ замкомъ, потому что у Апостола сказано, что ,,когда человъкъ страдаетъ, то онъ перестаетъ грѣшить", это значитъ, что каждый прожитый день мы должны считать или хорошимъ или дурнымъ, а кто въ заключении или еще какъ нибудь стра-

<sup>1)</sup> Н. Т. Изюмченко,

даетъ, терпитъ, тотъ за себя не отвъ-

"И такъ спѣшите отвѣтить инѣ на это письмо, а то меня могутъ скоро увезти въ батальонъ: или въ Воронежъ или въ Херсонъ.

"На счетъ ссылки я еще не знаю, а на счетъ батальона уже дело решено. Я буду на старомъ мёстё, можетъ быть, недели 2 или 3 — не знаю, поэтому я и прошу васъ, какъ получите, такъ и отвѣчайте немедленно. Денегъ у меня сейчасъ есть 5 рублей. Эти деньги я надёюсь потратить за дорогу, потому что арестантовъ въ походъ почти не кормятъ и придется все покупать. А также нужно купить для дороги чайникъ новый и желёзную чашку, да и на мёстё, пришедши, должно нужно будетъ на разныя разности; такъ что этихъ 5 руб. хватитъ не на долго.

"Я очень жалью, что не имъю еще 5 руб., а то бы я снялся въ фотографіи и прислаль бы вамъ карточекъ, потому что ужъ теперь послъднее время, а въ батальонъ нельзя, а ужъ развъ послъ двухъ лътъ, куда Богъ повернетъ. Потомъ еще денегъ нужно на сапоги. Здъсь въ карцеръ вотъ въ старыхъ годъ проходилъ, а тамъ заставятъ работать, дол-

жно быть, то дрова рубить, то воду таскать, поэтому мои сапоги сейчасъ же разлетятся, а нужны новые; (разумъется, меня и тамъ будутъ заставлять взять въ руки ружье, но я не возьму, потому что считаю гръхомъ христіанину носить оружіе на людей). Поэтому прошу васъ убъдительно, дорогіе родители и тебя, дорогой братикъ Петръ Никитичъ, послужите мив еще деньгами. Кто знаеть, долго ли еще я буду просить васъ объ этомъ, или можетъ быть нътъ? Я вотъ будто всемъ здоровъ, а какъ повели на судъ версты три, то и присталъ совстиъ, а можетъ это оттого, что давно не ходиль, а такъ я всемъ здоровъ, слава Bory."

Вмѣсто того, чтобы посылать только деньги, и мать, и сестра Евдокима Никитича рѣшили сами съъздить повидать его.

21-го Сентября он' прі хали въ Харьковъ, пришли на гауптвахту и были допущены къ Дрожжину.

Мать и сестра пробыли въ Харьковъ три дня (до 24-го Сентября) и на въки простились одна съ сыномъ, и другая съ братомъ. Въ письмъ посланномъ съ ними брату Петру, Дрожжинъ писалъ:



"Благодарю тебя за гостинецъ 7 руб., который ты передалъ черезъ мать. А больше благодарю и тебя и папашу за то, что вы позволили мамашѣ навѣстить меня въ послѣдній разъ. Ужъ теперь, конечно, вы меня больше не увидите, и, стало быть, вы живите сами по себѣ, а я самъ по себѣ, кому какъ желается.

Только я не хочу съ вами прощаться на всегда, буду писать письма, увѣдомлять о своей жизни. И васъ прошу тоже писать почаще."

26-го Сентября Дрожжинъ выйхалъ изъ Харькова для слёдованія въ Воронежъ, куда онъ былъ назначенъ въ дисциплинарный батальонъ.

При перевзде отъ Курска до Орла на него надели ручные кандалы. Въ Орле благодаря колере, произошла задержка и Дрожжинъ пробыль здесь около двухъ недель. Пересылаемыхъ въ батальонъ набралось на сборномъ пункте человекъ 50.

Числа 6-го Октября въ Орелъ прибылъ и Изюмченко, просидъвшій 15 мѣсяцевъ въ секретной камерѣ въ Курскѣ.

"Его присудили точно также, какъ и меня", пишетъ Евдокимъ Никитичъ, "только въ разрядъ штрафованныхъ. Ему между прочимъ вычитали, что Государь изъ переписки Ивюмченко съ Дрожжинымъ заключилъ неповиновение властямъ и ссылаетъ (административно) его въ Тобольскую, а меня въ Иркутскую — на 3 года. Мнѣ этого въ Харьковѣ не объявляли, хотя частнымъ образомъ я тоже слыхалъ, что одинъ изъ насъ ссылается въ Иркутскъ, другой въ Тобольскъ, а за что, не знаю. Не знаю я этого и до сихъ поръ."

Помещенъ Изюмченко былъ не на сборномъ пунктъ, а въ острогъ, но ему удалось уговорить одного солдата пойти на сборный пунктъ, а вмъсто себя прислать Дрожжина. Это легко было сдёлать, такъ какъ повёрка въ остроге была не по фамиліямъ, а по счету. Такимъ образомъ они прожили не разлучаясь дня четыре, проводя ночи подъ однимъ одъяломъ. Хотя Изюмченко, какъ переведенный въ разрядъ штрафованныхъ, могъ быть въ дисциплинарномъ батальонъ съченнымъ и засъченнымъ до смерти, но онъ готовъ быль на все и просиль у Дрожжина совъта, какъ поступать дальше. Но Дрожжинъ, признавая свое вліяніе на Изюмченку отчасти причиной его теперешняго положенія, жальть его и не могь посовътовать поступать такъ ръшительно, идти на върную смерть, и они ръшили, чтобы Изюмченку служить, а Евдокиму Никитичу отказываться и сидёть.

Изъ Орла они вы хали одновременно и вмъстъ же прибыли въ Воронежъ.



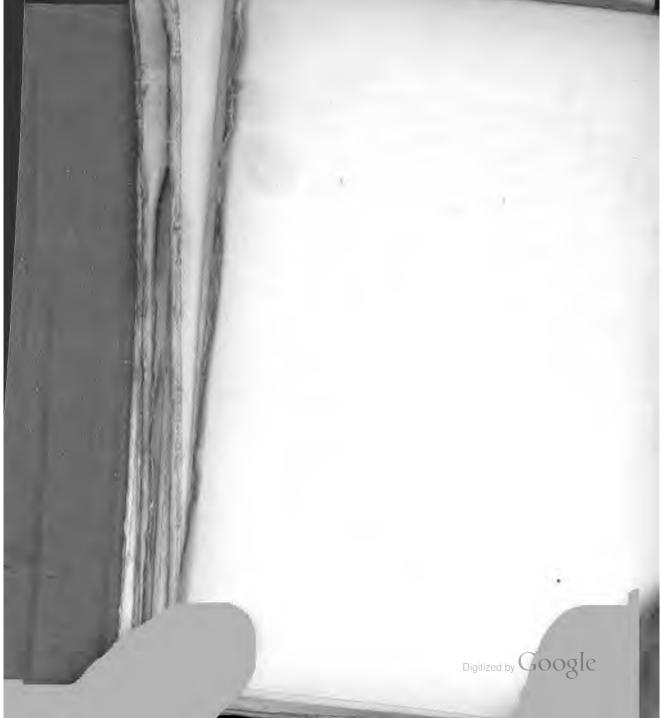

# ГЛАВА III.

# Что такое дисциплинарный батальонъ.





Дисциплинарные батальоны учреждены въ Россіи въ 1878 году съ тою цёлью, чтобы исправлять солдать, совершившихъ преступленія не уголовнаго характера, но состоящія въ нарушеніи дисциплины и военнаго устава. укравшій, убившій судится военнымъ судомъ и подвергается наказаніямъ однороднымъ съ тами, которыя онъ несъ бы, если бы и не быль солдатомъ; но солдатъ сошедшій съ поста, дерзко отвътившій офицеру, не исполнившій его приказанія, такъ или иначе нарушившій чинопочитаніе, приговаривается къ переводу въ дисциплинарный батальонъ. Въ батальонъ такой солдатъ подвергается совокупному воздёйствію непрерывныхъ воинскихъ упражненій, все возможныхъ міръ строгости, запугиваній и жестокости наказаній. Два — три года такихъ воздействій считается достаточнымъ для того, чтобы сломить волю такого непокорнаго солдата и сдёлать вполнё дисциплинированнаго, т. е. совстви слепое орудіе всякаго выше его стоящаго начальника, безпрекословно и безъ разсужденій исполняющаго всякое его приказаніе. То, что делается въ полкахъ надъ всёми солдатами, въ дисциплинарныхъ батальонахъ продёлывается въ усиленныхъ размёрахъ надъ нёкоторыми, чёмъ нибудь проявив-шими свою самостоятельность.

Дисциплинарные батальоны находятся въ Бобруйскъ, Херсонъ, Екатеринодаръ и Воронежъ. Самымъ худшимъ по строгости начальства считается Воронежскій. Онъ помъщается въ заръчномъ предмъстьъ Воронежа-Придачъ. Это цълый кварталъ, состоящій изъ двухъ дворовъ: собственно батальоннаго, и офицерскаго двора. На офицерскомъ дворъ помъщаются квартиры начальниковъ; батальонный же дворъ окруженъ высокой острожной стъной и заключаетъ въ себъ казармы батальона: ротныя, кадровыя, учебныя помъщенія, мастерскія, дежурныя и офицерскія комнаты, церковь, лазаретъ, баню. Всъ казармы устроены какъ тюремныя помъщенія — съ ръшетками въ окнахъ и запорами на дверяхъ.

Кромъ того по срединъ двора помъщается отдъльное зданіе — родъ военной тюрьмы — карцеры для солдатъ, совершающихъ проступки въ батальонъ и приговариваемыхъ къ одиночнымъ заключеніямъ. Всъхъ карцеровъ въ этомъ помъщеніи 35. Каждый карцеръ имъетъ 5 большихъ шаговъ въ длину и ширину, асфальтовый полъ, окно съ ръшоткой и койку, прикръпленную на петляхъ къ стънъ такъ, что она можетъ подниматься, прислоняться къ стънъ и удерживаться въ такомъ положеніи крючкомъ. Каждое

утро уборщики карцеровъ поднимаютъ койки и укрѣпляютъ ихъ. Дѣлается это для того, чтобы заключенные въ карцерѣ не могли днемъ лежать на койкахъ, а вынуждены бы были или стоять, или ходить, или сидѣть на табуретѣ.

Почти все время свободное отъ сна заключенные въ батальонъ солдаты проводять въ занятіяхъ: словесности (изученіе воинскаго устава), гимнастикъ и военскихъ упражненіяхъ, производимыхъ на дворъ. Кромъ того нъкоторые заключенные назначаются въ караульные и дневальные для занятія постовъ при воротахъ и охраны батальона снаружи.

Внутренняя жизнь въ батальонъ такая же, какъ и въ другихъ частяхъ войскъ: тотъ-же обманъ и запугиваніе солдатъ, доводящіе ихъ до животнаго состоянія, тъ же офицеры, отрекшіеся отъ всъхъ человъческихъ свойствъ, то-же рабство, грубость нравовъ, тъже пороки, только все это въ усиленной степени.

#### Начальство.

Вотъ какъ въ своихъ запискахъ описываетъ одинъ изъ заключенныхъ начальство батальона:

Управленіе батальономъ отдано во власть Алексъ́я Васильевича *Бурова*. Это высокаго роста полковникъ, съ краснымъ, полнымъ, съ тонкой кожей лицомъ, съ бълыми, какъ съдые, усами и волосами на головъ́ и съ сердито на-

супленными бровями надъ жестокими глазами. По своимъ душевнымъ свойствамъ это опредъленный типъ: умный, справедливый, безжалостный исполнитель закона, самостоятельный характеромъ и отсталый баринъ — онъ ръдко бываетъ въ обществъ.

Буровъ поступилъ въ батальонъ въ 1889 году. До него при полковнике Политикове солдатскихъ занятій не существовало, какія теперь, а были заключенные просто арестанты и пользовались большою независимостью во времяпровожденіи: играли въ карты, въ кости, въ шашки и бывало, что проигрывали что либо изъ одежды. Подитиковъ былъ снисходителенъ, наказываль мало. Въ последние два года его службы сидель въ карцере осужденный на 3 года за обруганіе суда заключенный. Политиковъ позволилъ ему быть днемъ отпертымъ и гулять по корридору тюрьмы, и узникъ просидълъ благополучно 2 года, пока не поступиль Буровъ. Онъ велёль всегда запирать и узникъ въ нёсколько мъсяцевъ сошель съ ума и умеръ. Въ началъ своей службы, т. е. приблизительно въ теченіе года, Буровъ поролъ почти ежедневно, а иногда нъсколько человъкъ въ день, и все среди двора, такъ что это выводило изъ терпенія его жену и она прибъгала съ офицерскаго двора съ крикомъ: "Что ты, окаянный, дълаешь? ты всю душу мою истерзаль, хоть бы ты прятался!" — "Вонъ, въдьма, а то самое разложу!"

Буровъ породъ всёхъ своихъ сыновей и одного изъ нихъ породи заключенные, а двухъ самъ, а заключенные держади. Сыновья отзываются о немъ съ отвращеніемъ. Въ настоящее время одинъ изъ нихъ убёжалъ отъ отца и не смотря на всё розыски не могъ быть найденъ, а другой, бывшій на службё, присужденъ за буйство на 3 года въ дисциплинарный батальонъ.

Кромѣ Бурова, начальство батальона состоитъ изъ его помощника, ротныхъ командировъ, подротныхъ, фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ. Фельдфебеля играютъ первенствующую роль въ ротѣ. Это призма, черезъ которую ротные командиры обыкновенно смотрятъ на роту. Отъ свойства этой призмы зависитъ многое въ отношеніяхъ командира къ ротѣ.

Всёхъ заключенныхъ около 500 человёкъ, а унтеръ-офицеровъ — надзирателей — 60 человёкъ. Унтеръ-офицеры вооружены саблями и револьверами и нигдё никогда заключенные безъ надзора ихъ не находятся. Занимаются ли заключенные во дворё солдатскимъ ученіемъ, или въ казармѣ грамотностью, словесностью, или спятъ, или обёдаютъ, или работаютъ по двору, или внѣ двора, или въ мастерскихъ, или на прогулкѣ, или въ праздникъ ничего не дѣлаютъ, — всегда за ними смотрятъ вооруженные унтеръ-офицеры.



## Наказанія.

. За проступки, совершаемые въ батальонъ, заключенные подвергаются наказаніямъ двухъ родовъ: одиночному заключенію (карцеръ) и розгамъ.

Заключеніе въ карцерѣ бываетъ трехъ родовъ: простой арестъ, когда заключенный сидитъ въ свѣтломъ карцерѣ, спитъ на голыхъ нарахъ, пищу получаетъ каждый день горячую. Простому аресту заключенный можетъ бытъ подвергнутъ не болѣе какъ на 1 мѣсяцъ.

Стросій аресть, когда заключенному въ одиночномъ карцерѣ даютъ теплую пищу только черезъ два дня въ третій, въ остальное же время дается только клѣбъ и вода. Спитъ заключенный на голой койкѣ, заключеніе не больше 20 сутокъ.

Усиленный аресть, когда заключеннаго запирають въ темный карцеръ: теплая пища черезъ два дня въ третій и спать на голой койкъ. Заключеніе не больше 8 сутокъ.

При "смѣшанномъ" арестѣ заключеннаго подвергаютъ послѣдовательно 8 дней усиленному. Подвергнутъ заключенный этого рода аресту можетъ не болѣе какъ на 1 мѣсяцъ. Кромѣ этого начальство для усиленія лишеній наказуемаго можетъ уменьшить количество выдаемой обыкновенно пищи до половины. Покупать пищу

за свои деньги арестованнымъ строго воспрещается. Также запрещается курить, пѣть, свистѣть и заниматься какими бы то ни было играми.

За болье важные проступки заключенных подвергають битью розгами. Бьють только тьх, которые находятся въ разрядь штрафованныхъ. Начальнику батальона предоставлено право дать заключенному безъ всякаго суда 100 ударовъ, ротный же офицеръ можетъ дать 30. При болье важныхъ проступкахъ виновнаго предаютъ полковому суду, который обыкновенно назначаетъ 200—300 ударовъ.

Отъ 100 ударовъ болѣе сильные повидимому не сильно страдаютъ, т. е. не болѣютъ, а слабые на первыхъ порахъ лишаются чувствъ и потомъ болѣютъ (отъ натуги, должно быть) или печенью или легкими. Отъ 300 же ударовъ и тѣ и другіе всегда умираютъ или черезъ нѣсколько дней или черезъ нѣсколько самые крѣпкія натуры остаются въ живыхъ.

Розги не имѣютъ никакого вліянія на заключенныхъ, не смотря на то, что тотъ, кто попадетъ подъ розги, навѣрно теряетъ лѣтъ 5 жизни. Человѣкъ, попавшій въ батальонъ, хотя и честный отъ природы, но пробывши здѣсь годъ или два, выходитъ на волю съ цѣлью воровать, грабить и прямо разбойничать. Это здѣсь только и слышишь. Это учрежденіе не только не достигаетъ своего исправительнаго

Digitized by Google



Въ течени 1893 года въ батальонъ розгами было наказано 40-50 человъкъ.

Въ *I-й роть* наказаны *Мишуров* (60 ударовъ) и еще двое: *Карагодовъ* и *Дубовъ*. Карагодовъ за то, что будучи съ ружьемъ на наружномъ посту, ночью ушелъ, т. е. сдѣлалъ побѣгъ. Черезъ нѣсколько дней его поймали и судъ прибавилъ ему 1 годъ батальона и 100 ударовъ. Этотъ же Карагодовъ раньше получилъ 60 ударовъ, а теперь лежитъ въ лазаретѣ вотъ уже 4-й мѣсяцъ. Человѣкъ-богатырь, но жалуется, что почувствовалъ упадокъ здоровъя послѣ 100 ударовъ. Болѣзнъ его опредѣлена докторомъ — Neuralgia (невралгія).

Дубовъ — за ослушаніе фельдфебеля, приказавшаго убирать сортиръ — 75 ударовъ. Дубовъ зналъ, что его за это во первыхъ выпорятъ или, что еще хуже, предадутъ суду, во вторыхъ переведутъ въ 3-ю роту, откуда онъ и пришелъ въ 1-ю, и не получитъ сокращенія. Но все это онъ принялъ добровольно и при ослушаніи говорилъ такъ: "Господинъ фельдфебель, убирать клозета я не буду, потому что посмотрите мнѣ на лицо, какъ оно обезображено вередами и прыщами 1). Это ни отъ чего болѣе, какъ отъ нуж-

<sup>1)</sup> Дѣйствательно, многіе жалуются, что въ батальовѣ живетъ какъ бы зараза, по которой чуть ли не всѣ здѣсь перебывавшіе получаютъ разныя накожныя болѣзни и преимущественно чирьи.

ника. У меня и все тёло заразилось отъ этого. Какъ хотите, а я готовъ принять розги... доложите ротному, что бы меня перевели обратно въ 3-ю роту, пусть мое сокращеніе пропадаетъ, а нужника убирать не буду." — Съ нимъ такъ и сдёлали: перевели въ 3-ю роту и дали 75 ударовъ. Во время самаго дёла Дубовъ, обладая большой силой, поднялся на четвереньки и поднялъ сидёвшаго на головё заключеннаго, а другой ногъ не удержалъ. Тогда скомандовали еще четверымъ и вотъ трое на ногахъ и трое на голове начали его гнуть къ полу. Дубовъ нёкоторое время держался, но сила силу одолёла и его такъ ударили объ полъ, что разбили ему скулу.

11-я рота. Лобовъ. 30 ударовъ за то, что прибылъ въ батальонъ безъ второй пары шароваръ (годовыя вещи) и будучи о томъ спрошенъ, сказалъ что ему не выдали въ части. Навели справку — пишутъ: "выдано все подъ росписку фельдфебеля".

*Цыганков* — 30, за то-же.

Kуленковъ — за насмѣшку надъ унтеръофицеромъ — 30.

Лебедевъ. Будучи мастеровымъ и имъя на рукахъ нъсколько денегъ, въ одинъ ивъ праздниковъ сошелся съ другимъ мастеровы мъ, чтобы выпить. Лебедеву за это дали 100 розогъ, а товарищу (3-й роты) — 30. Они пъяны не были и не буянили, но говорятъ, не подълились



съ унтеръ-офицеромъ, который, какъ они показали на допросъ, и доставилъ имъ водку. Лебедеву дали больше за то, что при обыскъ тутъ же нашли еще денегъ 1 рубль. Въ другой разъ Лебедеву, тоже за пьянство, дали 40 ударовъ.

Олимберез, портной, ослушался офицера — 50 ударовъ.

Козловъ, дурковатый малый. Нашелъ на дворѣ пустой ружейный патронъ, сдѣлалъ изъ него трубку и курилъ. Взводный унтеръ-офицеръ увидалъ, какъ тотъ набилъ и хочетъ закурить, отобралъ и сейчасъ же отдалъ нѣкоему Еркину за то, что тотъ протанцовалъ. Еркинъ выкурилъ, а трубку опять отдалъ Козлову. Взводный опять увидалъ и доложилъ фельдфебелю и ротному, что патронъ лежалъ запертъ у него въ ротномъ шкапѣ. Конечно Еркинъ свидѣтель, что это ложь, да и ротный не повѣрилъ, но выразился такъ: "Ты, анафемская душа, если нашелъ казенную вещь, такъ долженъ принести ее въ роту и отдатъ начальству. Ложись! "Дали 30 ударовъ.

Бъленькій. 30 + 30 + 40 + 50 = 150 удароръ. Первые 30 ударовъ за драку. Дѣло было такъ. Нѣсколько заключенныхъ копали яму на фундаментъ для дезинфекціонной камеры. Около копачей Бѣленькій мылъ бѣлье. У одного копача сорвался нечаянно кусокъ земли съ лопатки и попалъ Бѣленькому въ корыто. Бѣленькій разсердился, что трудъ его пропалъ даромъ,

выхватиль землю изъ корыта и вийстй съ попавшей туда кирпичинкой, пустиль въ копача. Тотъ въ свою очередь разсердился на Бъленькаго и въ скоромъ времени у нихъ завязалась драка. Дневальный изъ заключенныхъ далъ свистокъ, на который явидся дежурный фельдфебель и сталъ подзадоривать дерущихся, а у нихъ у одного уже текла изъ носа кровь, а у другого было испарапано лицо. Обоихъ на ночь посадили въ карцеръ, а на другой день фельдфебель доложиль ротному Лавровскому, что Біленькій подрадся съ солдатомъ 4-й роты. "Приготовить розги!" приказываетъ Лавровскій. Фельдфебель бъжитъ къ каптенармусу получить метлы на розги и принеся въ казармы, начинаетъ вязать ихъ въ пучки (на 30 ударовъ вяжется 15 розогъ, а на 100 — 50). Затемъ розги были положены въ теплую воду и мокли 1 день. Потомъ ихъ посыпали солью и фельдфебель доложилъ ротному, что розги готовы (я спрашиваль унтерь-офицера, для чего розги посыпаютъ солью, и онъ сказалъ, что для того, чтобы скорве заживали просвченныя раны). Лавровскій приказываеть выстроить роту и привести виновнаго. Фельдфебель выстраиваетъ роту и посылаетъ унтеръ-офицера за Бѣленькимъ, а самъ начинаетъ выбирать поздоровъе людей для поротья и держанья. Палачи не на всякаго идутъ охотно, но на Бъленькаго выискались охотники: одинъ былъ сердитъ на него за то, что тотъ не отдаль ему 5 копъекъ



за табакъ, а другой тоже за что то сердился. Привели Бъленькаго. Фелдфебель приказываетъ ему разстелить на землъ шинель. Бъленькій исполняетъ приказаніе, разстилаетъ шинель и стоитъ. Розги раздълены на двое и лежатъ по объимъ сторонамъ шинели. Фельдфебель докладынаетъ ротному: "Ваше Благородіе! Готово!" Выходить Лавровскій и говорить строго и отрывисто, какъ бы разсердясь: "Ложись!" (если. порка производится по приказу, то ротный выносить съ собою приказъ и начинаетъ читать его во все услышаніе: Лавровскій всегда читаетъ приказы плачевнымъ голосомъ, какъ-бы когото жалья). — Быленькій ложится. Въ это время Лавровскій обращается къ палачамъ: "А вы пороть по — присять! " — "Слушаемъ, Ваше Благородіе! — Бъленькій лежить до-гола открытый. Палачи берутъ розги и одинъ изъ нихъ размахиваетъ своей розгой два раза по воздуху, потомъ быстро поднимаетъ вверхъ и слышится: "о-і-й". Когда ударила вторая розга, фельдфебель выкрикнуль громко: "разъ!" Насчитавши 15 паръ, палачи бросили розги на землю, а Бъленькаго отвели въ карцеръ. Вторые 30 ударовъ Бъленькій получиль за то, что нарочно закурилъ въ присутстви унтеръ-офицера и скаваль, убёгая: "Воть какъ я вась стряхиваю," и ударилъ себя по коленке. Въ третій разъ — 40 ударовъ. Трое заключенныхъ: Бъленькій, Николаевъ и Цыганцовъ возили навозъ со двора

на Придачу. Начальство приказываетъ возить въ поле, но унтеръ-офицеры и заключенные наблюдають выгоду не исполнить это приказаніе, такъ какъ придачинцы просятъ сваливать имъ на дворъ навозъ, и за это даютъ вознагражденіе. Въ этотъ разъ мужикъ объщалъ дать унтеръофицеру 20 коп. за 3-4 воза. Но Бъленькій предупредилъ, шепнувъ мужику, что достаточно трехъ осьмущекъ махорки. Жена мужика тотчасъ достала 3/8 ф. махорки, и Бѣленькій сталъ бочкомъ приближаться къ ней, чтобы взять та бакъ. Унтеръ-офицеръ замътилъ и прогналъ его оттуда. Но если Бъленькому не удалось, то удалось Цыганцову. Получивъ 3 пачки, онъ далъ одну Николаеву, двъ оставилъ себъ, а Бъленькому не далъ. Тотъ разсердился, началъ ругаться и наконецъ угрожать, что заявитъ, какъ скоро прівдуть въ батальонъ. Унтеръофицеръ видитъ, что дъло плохо, и отобралъ табакъ. Конечно, на Бъленькаго разсердились всь: унтеръ-офицеръ потому, что Бъленькій могъ обнаружить передъ начальствомъ его попущение и т. п., а товарищи за то, что лишились табаку. При томъ унтеръ-офицеръ не могъ быть увфренъ, что по отобраніи табаку Біленькій оставить мысль о докладъ, и предупредилъ Бъленькаго, доложивъ дежурному по батальону Журавскому, что Бѣленькій получиль на Придачѣ табакъ, даль товарищамъ, а онъ у нихъ отобралъ. равскій спросиль у Николаева: "Гдь ты взяль

Digitized by Google

табакъ?" — "Мив Цыганцовъ далъ." — "А ты, Цыганцовъ, где взяль?" — "Мне Беленькій даль." — Журавскій доложиль объ этомъ Бурову. Тотъ велёль посадить до распоряженія и отдалъ въ приказъ 40 ударовъ. Вечеромъ, когда Журавскій во время повірки обходиль карцеры. Бъленькій обратился къ нему съ просыбой доложить Бурову о производстве по его делу дознанія, такъ какъ онъ не имель табаку. — "А, хорошо, я скажу объ этомъ твоему ротному", сказаль Журавскій, и на другой день Бѣленькаго выпороди. Поднявшись на ноги, онъ обратился къ ротному съ такими словами: "Ваше Благородіе! меня напрасно наказали, — моя и душа ничего не знаетъ; кромъ того заявляю вамъ что я буду жаловаться на то, почему по моему делу не было произведено дознанія." Ротный отнесся объ этомъ рапортомъ Бурову и Буровъ отдалъ въ приказъ "за неправильное заявленіе жалобы дать 50 ударовъ". Такъ что 40 дали 18-го Октября, а 50 по незажившей снинъ — 21-го Октября. Тутъ Бъленькій уже ничего не сказалъ, потому что остался чуть живой.

111-я рота. Громов — хорошій портной сошелся съ Гуреевымъ, хорошимъ сапожникомъ 4-й роты, — напились пьяные (конечно водку приносятъ унтеръ-офицеры, копъекъ по 60 за бутылку). Громову дали 75 ударовъ. Онъ черезъ недълю зачахъ, пролежалъ въ лазаретъ

мѣсяца два, потомъ въ околодкѣ и уѣхалъ домой безнадежно больной.

 $E\phi$ имовъ, — что пилъ съ Лебедевымъ, наказанъ 30-ю ударами.

Потомъ еще человъка 2—3 по 30 ударовъ, больше за неисполнение приказаний.

IV-я рота. Егоровъ — 100 ударовъ. Обозвалъ взводнаго "картошкой" (полякъ). За это
его посадили до распоряженія. Онъ, сидя въ
карцерѣ, отворилъ окошко и, увидавъ взводнаго,
занимающагося во дворѣ со взводомъ, крикнулъ:
"Ну, что-жъ, вамъ полегчало, что доложили и
посадили меня?" — За этотъ безпорядокъ доложено было Бурову и дали 100, но дали товарищи
съ которыми Егоровъ былъ друженъ, — легко.
На другой день (27-го Октября) былъ въ батальонѣ смотръ и бригадный командиръ Несвѣтевичъ, обходя карцеры, полюбопытствовалъ,
какъ сильно побили спину, и нашелъ, что "плохо,
слабо".

*Гуреев* — 75 ударовъ за пьянство съ Громовымъ.

Лейкинг, Теплоуховъ, одинъ 20, другой 30 ударовъ и еще одинъ. Этихъ троихъ выпоролъ Журавскій въ теченіи одного мѣсяца вродѣ того что за папироску.

Алаевт — 30 ударовъ за то, что при обыскѣ нашли 15 коп. денегъ.

Журиловъ, кухонный поваръ; за утайку мяса для продажи заключеннымъ — дали 40 ударовъ.

V-я рота. Іонові — 100 ударовъ. Въ числѣ другихъ возилъ соръ въ поле черезъ Придачу подъ надзоромъ унтеръ-офицера. Везутъ тачку двое, унтеръ-офицеръ идетъ сбоку, а Іоновъ помогаетъ сбоку и видитъ, что поровнялись съ пьянымъ мужикомъ, который спить возлѣ дороги, и изъ кармана торчитъ кончикъ платка. Іоновъ вытащиль платокъ, тамъ оказалось рубля 11/2 мелочи. Съ товарищами онъ не подълился, но товарищи можетъ бы и не выдали, еслибы не выдала самаго вынутія платка придачинская баба. Мужикъ проспался и узналъ, что вынули заключенные. Унтеръ-офицеръ прослышалъ, что мужикъ хочетъ жаловаться, и доложилъ начальству. Буровъ, будто бы, позвалъ мужика, выспросиль его, будеть ли онъ жаловаться въ судъ, и узнавъ, что нътъ, остался очень доволенъ и положилъ резолюцію: унтеръ-офицеру 8 дежурствъ безъ очереди, а Іонову (у котораго при обыскъ нашли 50 коп.) дать 100 ударовъ. А Іоновъ недавно былъ боленъ и дня только три какъ вышелъ изъ лазарета. И вотъ ему какъ дали, то вынесли изъ караульнаго дома безъ чувствъ на шинели и бросили въ карцеръ, гдъ онъ очнулся черезъ полчаса. Кальсонъ онъ не могъ надъть двое сутокъ и двое сутокъ ничего не флъ.

Лобановъ. Былъ хлѣбонекомъ и на деньги, вырученныя отъ продажи хлѣба, купилъ рубашку; а тутъ попались съ табакомъ. — "Гдѣ табакъ взялъ?" — "Такой то продалъ." — "А денегъ гдѣ взялъ?" — "Продалъ рубашку." — "Кому? — Лобанову." — "Датъ всѣмъ по 30!"

Ніязовт — 100 ударовъ за то, что когда унтеръ-офицеръ скомандовалъ въ ротъ "смирно", то и онъ повторилъ эту команду, а потомъ, когда его за это вели въ карцеръ, то угрожалъ и грубилъ.

Островскій — І-й роты. Портной. Товарищи его по мастерской начали замѣчать, что и глаза Островскаго и весь его видъ изобличаютъ ненормальное состояніе духа, и даже поговаривали: "А вотъ смотри, Островскій, если тебя не заметуть въ карцеръ." Вдругь взводный докладываетъ ротному, что Островскій пьянъ. Ротный, Лукьяновскій, призываеть Островскаго и спрашиваетъ, гдъ тотъ взялъ водки. Тотъ говоритъ, что онъ не пьянъ, что онъ боленъ, что у него что-то изъ живота "подкатываетъ" къ груди и шев, что у него или глисты, или приливы, что онъ раньше былъ боленъ душевно и лѣчился и т. п. Лукьяновскому ужасно не понравилась неправда и онъ употребилъ всъ усилія, чтобы Островскій "признался". Началь объщать, что если Островскій скажеть, что выпилъ, то ему ничего не будетъ, что Лукьянов-

Digitized by Google

скій "даетъ слово", а что если онъ будетъ упорно утверждать, что не пиль, то непременно выпоретъ. Наконецъ слова его подъйствовали на полусумащедшаго Островскаго и тотъ сказалъ: "да рюмочку". Лукьяновскій доложиль Бурову. а Островскаго посадили въ карцеръ. Дежурный по кардерамъ унтеръ-офицеръ, обнюхавъ Островскаго нарочно, убъдился, что запаху нътъ. Глаза у Островскаго действительно были такіе, какъ у пьянаго, и больше ничего, и онъ началъ уже раскаиваться, что наклепаль на себя Лукьяновскому, и попросиль дежурнаго доложить врачу, что онъ боленъ. Дня черезъ два пришелъ въ карцеръ старшій врачъ, но Островскій находился въ худшемъ состояніи, которое находило на него раза 2 въ сутки, - сиделъ на табурете повъсивши голову, изо рта слюна, глаза крайне сонны, почти не видять, такъ что старшій врачь не добился никакого толку. Дня еще черезъ три его осмотрълъ младшій врачъ и нашелъ, что онъ разстроенъ вследствіе онанизма. После этого Островскій просидёль еще въ карцерѣ два дня и всетаки не протрезвился и его отправили на испытаніе (кажется въ земскую больницу), где онъ пробыль неделю и пришель обратно такимъ же на видъ пьянымъ. Его признали, какъ говорилъ самъ Островскій, "нервнорастроеннымъ". Но когда онъ етпе сидълъ первую недълю въ карцеръ, Буровъ отдалъ въ приказъ: ,,40 ударовъ за питье водки, въ чемъ самъ совнался, сказавъ: "да выпилъ рюмочку". И приказаніе это исполнили.

Въ 1890 году судили Черкасова. Онъ обругалъ матерно самого Бурова (или можетъ быть сильно нагрубиль). Буровъ посадиль въ карцеръ. Уборщикъ попадся такой, съ которымъ Черкасовъ не поладилъ, выломалъ изъ пола кирпичъ и нанесъ уборщику рану въ голову. Черкасова предали суду, который постановиль дать 200 Черкасовъ въроятно слыхалъ, что ударовъ. стоитъ только обругать судъ и за это сошлютъ въ Сибирь на поселенье — и обругалъ: "Вамъ, ё. в. м., не людей судить, а свиней бы пасть!" Дело передано Окружному суду, который и сосладъ его, но и 200 ударовъ не отмѣнилъ. И вотъ 200, да Буровъ своихъ 100, за личное оскорбленіе. Во время экзекуціи Черкасовъ нѣсколько разъ лишался чувствъ, - въ такомъ случав фельдшеръ, по приказанію доктора, даваль возбуждающе средство и какъ только тотъ приходилъ въ себя и взвизгивалъ — начинали опять стегать. И теперь еще въ батальона есть очевидцы, утверждающіе, что розги для Черкасова, по приказанію Бурова, два дня томились въ горячей соленой водъ и въ концы ихъ вплетены были тонкія проволоки. Недали черезъ двѣ его отправили съ этапомъ въ Москву, гдь онъ, какъ получены были объ этомъ бумаги, умеръ.

Умершихъ заключенныхъ на Придачинскомъ новомъ (съ 1890 г.) кладбищѣ 77 человѣкъ. Бывшій командиръ 4-й роты капитанъ Полторацкій, имѣя власть 30 ударовъ, далъ заключенному штукъ 200 и несчастный дня черезъ три умеръ. Онъ что-то укралъ у товарища и ему назначено 30 ударовъ, и когда его стали пороть, то Полторацкій пришелъ туда пьяный. Когда насчитали 30 и доложили ротному, тотъ поправилъ фельдфебеля, что не 30-ть, а 3-и "пори дальше". Тѣ считаютъ: 4, 5, 6... и опять докладываютъ: 30. Полторацкій опять говоритъ произвольное количество и такъ запоролъ.

Военная и витстт тюремная дисциплина, втиный страхъ наказанія такъ несносны заключеннымъ, что большинство изъ нихъ предпочитаютъ тюрьму, ссылку, даже каторгу жизни въ батальонт.

Отъ этого тамъ не редки случаи побетовъ. Въ Августе нынешняго (94) года во время вечерней поверки двое заключенныхъ на виду у всехъ перелезли черезъ заборъ и пустились бежать. За ними погнались — дежурный офицеръ Журавскій, все унтеръ-офицеры и вся 1-я рота. Но убежавшіе успели добраться до реки и скинувъ одежду пустились вплавь къ острову. За ними поплыла погоня, но искать въ кустахъ за темнотою было затруднительно, поэтому островъ окружили цепью и стерегли ихъ тамъ до слё-

дующаго дня. Утромъ на островъ прівхаль Буровъ, всё офицеры батальона и привезли съ собою гончихъ собакъ. Буровъ объявилъ, что застрёлившій или поймавшій бёжавшаго получитъ 50 руб. награды и немедленно будетъ освобожденъ изъ батальона. Собакъ пустили въ островъ, исшарили всё уголки, но бёглецовъ не нашли.



## ГЛАВА IV.

Жизнь Е. Н. Дрожжина въ дисциплинарномъ батальонъ.





Вотъ въ это учреждение для принуждения исполнения требований власти были отданы Дрожжинъ и Изюмченко. Привхали они въ Воронежъ 12-го Октября. Съ вокзала ихъ партию подъконвоемъ препроводили на Придачу въ батальонъ. Начальство и унтеръ-офицеры встрътили ихъ сурово. На дворъ Дрожжина увидалъ знакомый солдатъ изъ Харькова и поклонился ему; Дрожжинъ отвътилъ ему кивкомъ, но тотчасъ же получилъ отъ конвойнаго ударъ кулакомъ въ спину.

— "Ты, ё. т. м., прівхаль сюда здороваться? родныхь увидаль?"

Раздёли ихъ до гола и обыскали, нётъ ли чего запрещеннаго: табаку, денегъ; при этомъ у Дрожжина былъ взятъ его Харьковскій дневникъ и пачка писемъ. Затёмъ одёли ихъ въ лохмотья и отправили въ карцеръ подъ "обязательный арестъ". Карцеровъ всёхъ 35 и всё одиночные, партія же состояла изъ 53 человёкъ, поэтому ихъ посадили по двое. Но черезъ часъ Дрожжина отсадили въ одиночный.

Всѣ вновь прибывающіе въ батальонъ заключенные должны отсиживать подъ "обязательнымъ арестомъ" 14 сутокъ. Хотя Изюмченко сидѣлъ въ отдѣльной камерѣ отъ Дрожжина, но ему удавалось видѣться съ нимъ. Для этого онъ вечеромъ послѣ провѣрки просился въ отхожее мѣсто и, возвращаясь оттуда, задвигалъ засовъ своей камеры, а самъ шелъ къ Дрожжину. Ночь они проводили на одной койкѣ, а рано утромъ Изюмченко тѣмъ же путемъ возвращался въ свою камеру. Это можно было легко дѣлать, потому что оба они были вновь прибывшіе и дежурившіе въ карцерахъ солдаты не успѣли еще привыкнуть къ ихъ лицамъ.

Сидя здёсь, Дрожжинъ увидаль въ первый разъ, какъ бьютъ розгами. Это съкли на дворъ передъ его окнами заключеннаго Мишурова. Съчение это произвело сильное впечатлъние на Евдокима Никитича и когда вечеромъ къ нему пришелъ Изюмченко, онъ сказалъ ему: "Нътъ, Коля, если тебя вздумаютъ наказыватъ, я этого не перенесу и что нибудь надъ собой сдълаю".

Изъ подъ "обязательнаго" они вышли 26-го Сентября и ихъ распредълили по ротамъ. Произведено это было слъдующимъ образомъ:

Всёхъ вновь прибывшихъ выстроили въ шеренгу, а Буровъ, взявъ въ руки кусокъ мёлу, прошелъ по шеренгъ и написалъ на груди у каждаго какую-нибудь цифру: 1, 2, 3, 4, 5 по числу ротъ. На Дрожжинъ оказалась цифра 4,

а на Изюмченкѣ, стоящемъ возлѣ него — 3. Но такъ какъ 3-я и 4-я роты помѣщаются на двухъ этажахъ одного й того же зданія и имѣютъ общія сѣни и клозетъ, и они постоянно сходились, то черезъ нѣсколько дней Изюмченка перевели въ 5-ую роту, стоящую въ особомъ углу двора и славящуюся своею строгостью.

Жить имъ пришлось каждому по своему и почти не видясь. Оба они содержались подъ надзоромъ. Каждый разъ, какъ Дрожжинъ выходилъ изъ роты, съ нимъ долженъ былъ идти приставленный начальствомъ заключенный, наблюдающій затъмъ, чтобы онъ не сходился съ Изюмченкомъ, не разговаривалъ съ другими заключенными и т. п.

Черезъ четыре дня послѣ выхода изъ подъ обявательнаго ареста, Дрожжинъ, виѣстѣ съ другими заключенными объдалъ въ столовой. Во время объда запрещается громко разговаривать, но онъ про это забылъ и сказалъ товарищу: "мѣшай кашу". Фельдфебель, стоявшій у него за спиной и не замѣченный имъ раньше, ударилъ его по затылку ладонью и громко спросилъ: — Развѣ полагается за объдомъ разговаривать? — Дрожжинъ возмутился и тихо, не вставая и необрачиваясь къ нему, сказалъ:

— "Если мнѣ не полагается говорить, то тебѣ тѣмъ болѣе не полагается драться и ру-гаться скверно, когда люди объдають."

Черевъ 5 минутъ Дрожжинъ уже ондалъ въ карцеръ и ротный командиръ навначилъ ому 20 сутокъ "строгаго" ареста, вамативъ ему, что онъ уже одникъ тамъ виноватъ, что опрандывался.

Выйдя инъ подъ втого проста, Дрожжинъ писаль въ письмъ своемъ И. А. Смотрову (25-го Поября):

"Живнь мои вдвеь еще почти не началась, такъ что и не вико, какъ и про экиву эти 2 года... Собственно о себъ ничего утъпительнаго не могу скавать: и тъломъ и душою раввинченъ: грудь болитъ, а душа такъ мрачна, что со времени отъбъда ивъ Харькова пичего не чувствую кромъ одуренія; память до того подучиватеть, что напримъръ, никакъ и не могу ваноминать фамилій товарищей солдать, къ которымъ несегда приходится обращаться."

29-го Поября Дрожжинъ сидълъ на уровъ словесности (обучение солдатскому уставу). Онъ слушалъ и по обывновение инчего не слышалъ, какъ и большинство ваключенныхъ. Идругъ подходитъ быстро офицеръ, бывший сильно выпивши, и спрашиваетъ:

Какой быль покладній мопроть напрала? Дрожжинь не зналь.

Чамъ вооруженъ русскій солдать? спрашинаеть пьяный офицеръ.

... Винтовыми ружьями системы Вердана N. 2, отвічаєть Дрожжинь.

--- Какими это винтовыми? Что это за винтованный? Тамъ въ серединъ винтъ, что ли? Гмъ... гвинтованный!... Ты ничего не слушаещь.

() фицеръ ушелъ и Дрожжинъ простоилъ на ногажъ цёлый часъ. Потомъ офицеръ опять подошелъ:

- Прочитай молитву Господию.

Дрожжинъ прочиталъ.

- Ну теперь молитну ва цари.
   Я не внаю, говоритъ Дрожжинъ.
- Почему? Забыль.
- Почему! Давно не читалъ. По вёдь ты же учитель? Ла.
- --- N но вновы?
- -- А крестикъ почему не хочешь надать?
- -- IIo нужонъ.
- Ты правоолавный ?
- · Hära.

А кто же ты? Какой вёры? Христовой.

. . Ты крещенъ по православному.

Черезъ 5 минутъ Дрожжинъ уже сидълъ въ карцеръ и ротный командиръ назначилъ ему 20 сутокъ "строгаго" ареста, замътивъ ему, что онъ уже однимъ тъмъ виноватъ, что оправдывался.

Выйдя изъ подъ этого ареста, Дрожжинъ писалъ въ письмѣ своемъ И. А. Смотрову (25-го Ноября):

"Жизнь моя здёсь еще почти не началась, такъ что я не знаю, какъ я проживу эти 2 года... Собственно о себѣ ничего утѣшительнаго не могу сказать: и тѣломъ и душою развинченъ: — грудь болитъ, а душа такъ мрачна, что со времени отъѣзда изъ Харькова ничего не чувствую кромѣ одуренія; память до того подучиватетъ, что напримѣръ, никакъ я не могу запоминать фамилій товарищей солдатъ, къ которымъ всегда приходится обращаться."

29-го Ноября Дрожжинъ сидълъ на урокъ словесности (обучение солдатскому уставу). Онъ слушалъ и по обыкновению ничего не слышалъ, какъ и большинство заключенныхъ. Вдругъ подходитъ быстро офицеръ, бывший сильно выпивши, и спрашиваетъ:

Какой быль последній вопрось капрала?
 Дрожжинь не зналь.

- Чѣмъ вооруженъ русскій солдатъ? спрашиваетъ пьяный офицеръ.
- Винтовыми ружьями системы Бердана N. 2, отвъчаетъ Дрожжинъ.
- Какими это винтовыми? Что это за винтованныя? Тамъ въ серединъ винтъ, что ли? Гмъ... гвинтованныя!... Ты ничего не слушаещь.

Офицеръ ушелъ и Дрожжинъ простоялъ на ногахъ цълый часъ. Потомъ офицеръ опять подошелъ:

— Прочитай молитву Господню.

Дрожжинъ прочиталъ.

- Ну теперь молитву за царя.
- Я не знаю, говорить Дрожжинъ.
- Почему?
- Забылъ.
- Почему!
- Давно не читалъ.
- Но въдь ты же учитель?
- Да.
- И не знаешь?
- Нѣтъ.
- А крестикъ почему не хочешь надъть?
- Не нуженъ.
- Ты православный?
- Нѣтъ.
- А кто же ты? Какой вёры?
- Христовой.
- Ты крещенъ по православному.



## — Это не мое дело.

Послѣ этого разговора Дрожжина посадили опять въ одиночное заключение на 20 дней, "смѣ-шаннымъ" за то, что отказался надѣть крестикъ и, бывъ спрошенъ о молитвѣ за царя, отвѣчалъ съ улыбкою; зналъ да забылъ.

Когда Дрожжинъ отсидълъ эти 20 дней ареста и пришелъ въ роту, у него заболъла грудь, и онъ попросилъ себъ у врача освобожденія отъ занятій на одну недълю. Потомъ грудь прошла, но онъ еще разъ пошелъ къ врачу попросить освобожденія, но врачь не даль. Ділаль это онъ по той причинъ, что полковникъ Буровъ, самъ какъ-то сказалъ ему: "Можетъ быть ты не обладаешь достаточнымъ здоровьемъ, такъ мы не будемъ напрасно и мучать, а дадимъ подходящее ванятіе". Дрожжинъ съ охотой исполняль всякія работы, не имфющія отношенія къ военному дълу: убиралъ казармы, мелъ дворъ, носиль дрова, воду и т. п. Но слова Бурова оказались ложью. Дрожжина цёлый мёсяцъ обманывали, и требовали только строевую службу. Цалый масяць онь почти ничего не далаль, кромъ того, что слушаль словесность.

Наконецъ стали требовательнѣе. Онъ не вытериѣлъ и одинъ разъ, когда унтеръ-офицеръ приказалъ ему стать на гимнастику, онъ отказался и потомъ пошелъ къ дежурному офицеру и самъ попросилъ себя арестовать, заявивъ ему, что онъ разъ навсегда отказывается исполнять

подобныя требованія начальства, им'єющія цілью

военныя упражненія.

Это Буровъ счелъ за важное преступленіе и предалъ его суду. Началось слъдствіе. На слъдствіи Дрожжинъ подробно обяснилъ, почему онъ не принялъ присяги еще въ Суджъ и почему теперь отказался стать на гимнастику. Въ этомъ же дознаніи было означено, что всѣ работы, которыя онъ могъ бы исполнять съ удовослетвіемъ, имѣютъ уже своихъ рабочихъ, и ему нътъ мъста.

24-го Января былъ учиненъ надъ нимъ судъ. Судился онъ не вообще за нежелавіе быть солдатомъ, что и было дъйствительной причиной его отказа стать на гимнастику, а за "неисполненіе приказанія начальника изъ нижнихъ чиновъ."

Судъ на основаніи 105 ст. (ХХІІ кн. св. в. п. изд. 69 г.) постановиль продлить пребываніе его въ батальонъ на 3 года (до 1897) и сверхъ того подвергнуть 4-хъ мъсячному одиночному заключенію (до 24-го Мая).

Онъ былъ опять запертъ въ карцерѣ, откуда уже больше не выходилъ во все время пребыванія въ батальонѣ.

Убъдившись, что ръшение Дрожжина не служить и не повиноваться требованиямъ начальства серьезно, начальство измънило свое отношение къ нему. Буровъ пересталъ уговаривать и разъ зайдя къ нему въ камеру, кричалъ на него, и въ заключение сказалъ: "Я тебя стною въ



карцеръ". — "Ваше дъло меня мучать, мое дъло — терпътъ", отвътиль на это Дрожжинъ.

Во время этого сиденья, въ Феврале месяце съ нимъ было происшествие, за которое онъ былъ посаженъ на две недели въ темный карцеръ.

"На первой недёлё поста (пишеть Дрожжинъ въ своихъ запискахъ) меня потребовали въ роту говёть, я отказался. Приходятъ и опять требують къ фельдфебелю. Прихожу, тотъ говорить:

- Будешь говѣть?
- Нѣтъ.
- Почему?
- Да такъ.
- "Нѣтъ, Дрожжинъ, ты ужь какъ кочешь, а чтобы говълъ (исповъдовался). Я не могу тебя такъ оставить. Тамъ на волъ ты какъ знаешь, а тутъ въ батальонъ, что приказываютъ, то и дълай. А на волъ мнъ дъла нътъ."

Но несмотря на всё уговоры фельдфебеля Дрожжинъ не сталъ говёть и виёсто исповёди вывсказалъ священнику, что люди исповёдуются у него не по желанію, а потому, что принуждены къ этому.

"Послѣ этого Буровъ отдалъ приказъ по батальону (N. 52) "за неумѣстный разговоръ съ Штабсъ-Капитаномъ Лавровскимъ (!) Дрожжина на мѣсяцъ смѣшанному аресту."

"Сидълъ я за это, пишетъ Дрожжинъ, не мъсяцъ, а двъ недъли (съ промежутками) въ темномъ, но былъ не совсемъ здоровъ, а потому пришлось трудно."

По выходѣ изъ темнаго карцера (16-го Марта) Дрожжинъ писалъ свои замѣтки для Н. Т. Изюмченка. Привожу эти замѣтки цѣликомъ, потому что въ нихъ выражается его міросозерцаніе, и его отношеніе къ своему положенію.

"Человѣкъ по существу своему долженъ быть разумнымъ, свободнымъ и незгрѣшнымъ. То есть онъ тогда только человѣкъ, когда стремится къ человѣческимъ идеаламъ. Это одинаково подтверждается и наукой и религіей. Разумомъ онъ отличается отъ животныхъ и владычествуетъ надъ природой. Поэтому онъ свободенъ отъ подчиненія существамъ физической природы и подчиняется только тому, что выше его самого: совѣсти Богу. Будучи свободенъ, имѣя Божій даръ — совѣсть, человѣкъ этимъ самымъ такъ высокъ, что уподобляется Творцу и имѣетъ въ себѣ зачатокъ Его святаго духа.

"Существуетъ мнѣніе, что разумъ, свобода и совѣсть не есть высшіе дары, а болѣе низшіе, даже на столько низкіе, что служатъ только средствомъ для физической жизни человѣчества, Про эти дары говорятъ, что они культивируются сообразно развитію вообще, и такъ какъ условіе развитія есть борьба человѣка не только съ природой, но и съ человѣкомъ, то проявленіе ихъ и видѣли во всѣ времена въ непрерывной враждѣ народовъ. Все это дѣйствительно было и есть

Ì

и быть не могло иначе. Но нехорошо то, что это дало поводъ думать и увърять другихъ, что такъ и доложно быть.

"Встмъ очевидно, что міръ лежить во злі. Но почему же не въ одинъ моментъ исторіи человъчество не переставало чтить Бога и добродетель? Почему каждый изъ насъ, будучи въ извёстной мёрё хорошимъ или дурнымъ, въ душё предпочитаетъ хорошее и въ противность дурному старается даже показать его людямь? Возьмите для примъра отъявленнаго негодяя, и тотъ не похвалится темъ, что по его убежденію скверно, и на оборотъ не прочь похвастатся такими добродетелями, какихъ ему и не снилось совершать. Изъ этого ясно, что не все то, что есть, есть то, что должно быть; и во вторыхъ, побуждение отличать добро отъ зла и стремиться къ добру составляетъ неотъемлемое достояніе человека. (Всякій именопій это побужденіе веритъ въ Бога).

"Впрочемъ, это убъжденіе, будь оно и не моимъ однимъ, никого не обязываетъ выражать его, потому что всякое обязательство лишаетъ чековъка свободы и т. д. Но всетаки не лишнее разбудить то чувство, которое въ дремлющемъ состояніи приводитъ къ ошибкамъ. Совъсть, этстъ высшій судья, всегда заявляетъ свои права, наказывая за ошибки раскаяніемъ.

"Что такое солдать? Въ военномъ учебникъ есть отвътъ: слуга государя и отечества. И это для меня совершенно непонятно. Еще будетъ непонятнъе, если, прибавить, что онъ въ то же время и человъкъ.

"Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я какъ будто бы понималь, что означаеть слово "слуга" и т. д., но и тогда слуги, рабы представлялись миж ниже, чемъ должны бы быть (вероятно вследствіе логической ассоціаціи контраста, ибо господинъ раба представлялся мнѣ выше, чѣмъ долженъ бы быть), и вообще несчастными, вызывавшими къ себъ жалость. Теперь я слово "слуга" понимаю такъ: онъ служитъ людямъ, помогаетъ имъ жить, какъ было во времена рабства или кръпостничества, т. е. главная обязанность ихъ состоить въ томъ, чтобы питать и покоить господъ. Это еще я понимаю; но никакъ не могу понять. какъ солдатъ можетъ служить государю, не видя его, и служить отчеству, которое даже представить себъ не въ состояніи. Солдать видить, что служитъ своимъ ближайшимъ начальникамъ.

"Еще миѣ приходилось слышать отъ образованныхъ военныхъ, каковъ долженъ быть идеальный солдатъ? Такой, который слѣпо исполняетъ волю начальника и никогда не разсуждаетъ: такъ или не такъ, хорошо ли или нехорошо то будетъ. Это еще разъ подтверждаетъ, что солдаты суть машина, рычагъ отъ которой на-

ed by Google



ходится въ рукахъ начальниковъ, но менъе всего человъкъ.

"Меня какъ то разъ начальство назвало сумасшедшимъ на томъ основани, что я составляю исключение изъ милліоновъ, которые уважаютъ службу. Еще офицеръ назвалъ дуракомъ за то, что не слушаюсь начальства.

"Слова перваго заслуживають того, чтобы на нихъ остановиться. Правда ли, напримъръ, что милліоны "уважають". Пачать хоть съ низшихъ. Солдатъ служитъ по грубому принужденію, освященному закономъ. Офицеръ служить по принужденію болье тонкому, удостовьрившись предварительно въ своей непригодности къ болве разумной службъ и часто оставаясь довольнымъ собой за мундиръ и 50 руб. жалованья. Высшія лица военнаго званія, производя свой родъ отъ такихъ предковъ, которые болъе всего пользовались славой и властью, соблазненные уже однимъ этимъ, не желаютъ умалять эту славу, тяготъютъ къ Петербургу и часто сами достигають высшаго положенія, богатьють и блестять...

"Такимъ образомъ всѣ, отъ солдата до генерала, служатъ по неволѣ, и, можетъ бытъ, самое незначительное меньшинство по убѣжденію. И несмотря на это, военное начальство, служа своимъ похотямъ, увѣряетъ, что оно служитъ Государю, отечеству и защищаетъ... вѣру. "Последняя выдумка такъ не замысловата и ей такъ все мало верять, что скоро перестанутъ печатать, а говорить даже и перестали.

"Конечно будущаго знать нельзя, хотя и исторія прямо подсказываеть его. Я только припомню то, что съ теченіемъ времени воинственный духъ падаеть: всё племена въ кочевой періодъ своего развитія любили войну болве всего въ жизни, весь мужской и даже отчасти женскій поль были искусными головор взами. Съ оседлостью же народь не только не охотно идетъ въ сраженіе, но даже по объявленіи всеобщей воинской повинности начинаетъ смотрѣть на это какъ на насиліе и оплакиваетъ новобранца съ причитаніями. Взамінь старых идеаловь счастья, выражавшихся въ торжествъ побъдителя, возвращавшагося съ золотомъ, оружіемъ, плениками и воспъваемаго за это какъ героя, теперь стали иные идеалы, идеалы семейной жизни и труда.

"Ко всему этому я могъ бы обратить вниманіе на ученіе Христа, но слова его для меня такъ святы, что считаю грёхомъ примёнять ихъ тамъ, гдё ложь такъ очевидна, что разоблаченіе ея достигается при помощи обыкновенныхъ человёческихъ усилій.

"И вотъ мић, глубоко убѣжденному во всемъ сказанномъ, предлагаютъ стать солдатомъ, и даже не предлагаютъ, а просто арестовываютъ и именуютъ солдатомъ. Хотя я много ожидалъ, однако

многое показалось мит дикимъ, а многаго и совстить не предвидълъ, напримъръ, я радикально измънилъ митніе объ офицерахъ. Можетъ быть это оттого, что во все время я болте всего терпълъ отъ ихней грубости и несправедливости, не знаю, но знаю только и убъжденъ что эта золотая молодежь естъ самый вредный элементъ въ государствъ (какъ въ семъъ). Ихъ отношенія укръпили во мит ръшимость и сдълали изъ меня безповоротнаго врага всякой военщины. Не стану приводить безчисленные и всъ похожіе другъ на друга примъры ихъ безобразій.

"Чаще всего приходилось слышать слово "ваставять". Это слово наиглупъйшее, противнъйшее и влокачественнъйшее изъ всего русскаго словаря. Слово это меня всегда возмущало, потому что я нисколько не върилъ этому, а докавать не могъ, потому что всъхъ другихъ обстоятельства дъйствительно заставляютъ, въ ходячемъ смыслъ этого слова. Не знаю, имълось ли въ виду заставить меня или нътъ, но я перетерпътъ все то, что долженъ бы былъ перетерпъть въ томъ случаъ, если бы меня ръшились заставить.

"Наконецъ надо мной учинили судъ. Судъ этотъ болѣе чѣмъ страненъ. Не принятіемъ присяги и отказомъ исполнить малѣйшее приказаніе военнаго начальства я показалъ полнѣйшее отклоненіе отъ военной службы вообще, но меня судили только за неисполненіе приказанія и такъ, какъ и тѣхъ солдатъ, которые въ теченіи нѣ-

сколькихъ лёть службы всегда были послушны, а потомъ почему либо одинъ разъ ослушались. О присять же даже какъ будто забыли. Изъ этого ясно, что въ нашемъ писанномъ ваконъ мое преступленіе является не предусмотрѣннымъ, а такъ какъ преступление весьма очевидно, то судъ дъйствуетъ "примънительно". Но вотъ меня еще судили и также несерьезно. Наконецъ будутъ судить окружнымъ судомъ, который, я это предвижу, отличится не хуже полковыхъ. Конечно мит дадуть наказаніе самое строгое, но дело въ томъ, что это произойдеть отъ совершенной новизны дёла, и потому, не умёя обойтись съ нимъ по закону, и машинально судьи будуть озабочены однимь: какъ бы не оказаться 

"Наибольшей святости человъкъ можетъ достигнуть только при наибольшемъ сознаніи своей гръховности."

1-го Апреля Дрожжинъ писалъ А. Н. Д-ку:

"Ты просишь меня описать свою жизнь... Не могу, потому что это вышла бы сплотна жалоба. Ты догадался воть написать мив такое письмо физическое, что его свободно мив отдали, но

Л. Н. Тологой. Дрожиниз.

Digitized by Google

у насъ тутъ все такъ ужасно строго, что и на него отвъчать затруднительно. Но немножко напишу. Въ ротъ былъ всего одинъ мъсяцъ, — остальные въ карцеръ. 50 сутокъ получалъ горячую пищу черезъ два дня въ третій (а твое письмо получилъ, сидя въ темномъ и прочиталъ только по выходъ въ свътлый 16-го Марта).

"Въ Январъ полковой судъ постановиль прибавить три года заключения въ батальонъ, да 4 мъсяца карцера. 24-го Мая предложать "свободу", но что будеть дальше не знаю. Чаю пить нельзя, своей пищи покупать нельзя (потому постоянно болью). Читать нельзя ничего. Письма задерживають. И такъ далъе. И такъ видишь, какъ мнъ трудно. За полгода написаль съ настоящимъ 6 писемъ, получилъ съ твоимъ три, съ полдесятка задержано. Изъ дому никакой въсти, поэтому денегъ нътъ, да и ненужны онъ...

"Такъ какъ я не имѣю возможности писать болѣе одного этого письма, то по прочтении отопіли его лучшему моему другу Т. В. Б-ву. Будьте знакомы, любите другь друга, какъ я васъ люблю обоихъ."

25-го Апръля Н. Т. Изюмченко писалъ объ Евдокимъ Никитичъ, И. А. С-ву:...

"Остается одна помощь — Божья, ниспосылающая мужество, и я полагаю, что Евдокимъ Никитичъ не обиженъ Промысломъ, ибо у него характеръ настойчивый и много терпѣнія, съ которымъ онъ можетъ еще много и много перенести страданій.

"Я его только и вижу, когда онъ выходить на прогулку, но говорить съ нимъ ни въ какомъ случав нельзя. Срокъ отсидки ему кончится 24-го Мая и потомъ опять могутъ судить... Ему не дають ни книгъ, ни чаю.

"Прогулки получались Дрожжину <sup>3</sup>/4 часа въ сутки, при этомъ его сопровождали двое солдатъ: одинъ шелъ впереди, другой сзади. Иногда во время этихъ прогулокъ Евдокимъ Никитичъ позволялъ себя развлечься шуткою: на дворѣ стоитъ кучка заключенныхъ, производится ученье, но офицеръ ушелъ въ дежурную комнату и солдаты стоятъ "вольно", фельдфебель стоитъ тутъ же и крутитъ папироску. Дрожжинъ проходитъ мимо кучки и вдругъ неожиданно громкимъ начальническимъ голосомъ вскрикиваетъ: "смирррно!..." Эта команда захваты-



ваетъ всёхъ въ расплохъ, все спутывается... Евдокимъ Никитичъ хохочетъ. Фелдфебелъ понимаетъ, наконецъ, въ чемъ дъло, ругается, а Дрожжинъ идетъ въ свою камеру подъ запоръ.

"5-го Мая Дрожжину велёно было идти въ городъ для принятія присяги витсть съ другими заключенными, не присягавшими въ своихъ частяхъ подъ знаменемъ. (Извёстно что каждый солдать подвергается двумъ присягамъ: одной при пріемѣ въ рекруты, а другой въ полку подъ знаменемъ, послъ ознакомденія съ военнымъ уставомъ). Дрожжинъ отказался идти и, уже раньше нѣсколько разъ объясняя свои взгляды на присягу, на вопросъ о причинъ нежеланія принять присягу отвъчалъ, что это дъло его и что начальству это безразлично. было сочтено опять за преступленіе и Буровъ вторично предалъ Дрожжина военному суду. На следствіи и не спрашивали, почему онъ не пошелъ присягать, и опять обвиняли въ простомъ неповиновеніи офицеру. Въ докладной запискъ суду Дрожжинъ объяснилъ, что не считаетъ себя виновнымъ по той причинъ, что онъ не солдатъ и впередъ не объщался дёлать то, что прикажуть.

"Я иногда говориль, " пишеть Дрожжинь въ запискахъ "почему меня не стараются разубъдить въ моихъ заблужденіяхъ? Можеть быть я и раскаюсь... На это мнъ отвъчали, что я такъ глубоко заблудился, что обращеніе невозможно. На самомъ же дълъ не разубъдили меня не по этому, а потому, что это не вмънено въ обязанность закономъ: за сдъланный проступокъ, полагается извъстное наказаніе, а до остального никому нътъ дъла."

"Скоро послъ этого новаго отказа отъ присяги Дрожжинъ опять заболёль грудью и слегь въ лазаретъ. Больнымъ въ лазаретъ дозволяется пить свой чай 2 раза въ сутки. Дрожжинъ попросилъ объ этомъ старшаго врача и онъ написалъ разрѣшительную записку, чтобы на его деньги выписать чаю, сахару, лимоновъ. Но пришелъ ротный офицеръ и сказалъ, что Буровъ приказалъ Дрожжину ничего не выписывать, такъ какъ вёроятно это лазаретное пребываніе зачтется въ срокъ отсидки одиночнаго. По этому же его въ лазаретъ замыкали въ одиночной палатъ. Но когда онъ черезъ 11/2 мъсяца вышель изъ лазарета, то оказалось, что это пребываніе не зачлось.



"Судъ, за неисполненіе приказанія офицера идти для принятія присяги, присудиль какъ и въ первый разъ, продлить пребываніе въ батальонъ еще на три года (до 1900 года) и сверхъ того къ 4-хъ мъсячному одиночному заключенію.

"И его опять заперли въ эдиночную палату въ лазареть."

## 1-го Іюня онъ писалъ Д. А. Хилкову:

"Вамъ, конечно, извъстно было, что жизнь моя вообще была тяжелая. Въ Воронежѣ въ особенности полковникъ "старался... "Много терпълъ отъ холода, голода, обидъ и беззаконій. Ну, и забольть, — теперь въ лазареть. Если повторится еще разъ такое кровохарканіе, то врядъ ли встану. А силы совстмъ истощились, такъ что съ трудомъ могу пройти нъсколько сажень. Впрочемъ сейчасъ началъ поправляться. Кровь шла только пять сутокъ, а лихорадка бросила на дняхъ, хотя можетъ быть и не надолго, потому что перемежающаяся. теперь болье всего нуждаюсь въ совыть, но, въроятно, не могу воспользоваться таковымъ, потому что врачъ быстръ и проворенъ и мнѣ придется бездъйствовать такъ-же, какъ бездъйствовалъ досего времени. Дёло въ томъ, что я ждалъ одного: по совокупности однородныхъ преступленій, предадуть наконець окружному суду и пойду съ лишеніями всёхъ правъ въ Сибирь... А сейчасъ меня хотятъ представить на комиссію и, если она признаетъ меня негоднымъ къ военной службъ, то передадуть, какъ водится, въ гражданское ведомство и недослуженные 8 леть надо

сидъть въ гражданской тюрьмъ! Хотя для меня это и безразлично, однако я не прочь бы что нибудь выиграть, извлечь пользу и изъ этого. Послъднимъ судомъ я остался недоволенъ, просто для опыта, а въ докладной запискъ доказалъ, что полковой судъ (да еще за подобное преступленіе) не могъ меня судить, какъ крестянина Суджанскаго уъзда, а просить ни о чемъ не просилъ. Не призналъ себя виновнымъ, объявивъ, что я не солдатъ. Въроятно по этому и еще потому, чтобы не околълъ въ карцеръ, полковникъ и хочетъ отъ меня отдълаться и пересталъ принуждать.

"Комиссія 5-го Іюня. Не даютъ ни чаю, ни книгъ, а теперь и писма писать."

"Изъ лазарета Дрожжинъ попалъ опять въ карцеръ. Какъ то разъ къ нему заходитъ его ротный командиръ Ю. Н. Журавскій и здоровается:

## "— Здравствуй, Дрожжинъ!

"— Здравствуйте, отвѣчаетъ Евдокимъ Никитичъ. Журавскій приказаль отвѣтить по солдатски: — Здравія желаю, Ваше Благородіе! Дрожжинъ отказался. Журавскій доложилъ Бурову и тотъ въ третій разъ предаль его суду. "Снимать дознаніе пришель назначенный для этого офицеръ. Войдя въ камеру офицеръ спросиль:

"— Ты какой роты? Имя, отчество, фамилія?

"Дрожжинъ сказалъ.

- "— Ты зналь, что Журавскій твой ротный командирь и что ты ему должень быль отвёчать?
- "— Ни Журавскому, ни вамъ я не кочу отвъчать вовсе, сказалъ Дрожжинъ.
  - "— Какъ, и мит не будешь отвъчать?
  - "- И вамъ.

"() фицеръ всталъ и вышелъ вонъ и изъ-за двери еще повторилъ:

- "— Такъ и не будеть?
- "— Нътъ, не буду.

"Дѣло было передано опять въ Коротоякскій полкъ. Обвинялся Дрожжинъ
въ томъ, что 1) неисполнилъ приказанія
офицера отвѣчать "Здравія желаю" и 2)
въ "оскорбленіи офицера неприличнымъ
дѣйствіемъ, состоящимъ въ томъ, что разговаривалъ улыбаясь и разставивъ ноги,
и повысилъ голосъ". Это была правда,
что онъ разговаривалъ, разставивъ ноги,
т. е. стоя не по солдатски. И, вѣроятно,
улыбался, потому что у него была эта
привычка при разговорахъ съ офицерами.
Но голоса онъ не повышалъ.

"Въ это время я жилъ въ Воронежской губерніи, у моего друга В. Г. Черткова. 2-го Іюля Д. А. Хилковъ прислалъ намъ съ Кавказа письмо Дрожжина, писанное 1-го Іюня и просилъ, если можно, что-нибудь сдёлать для него. Мы ръшили такъ, чтобы мив вхать въ Воронежъ разузнать о Дрожжинв и попытаться, если можно, увидать его. 5-го Іюдя я быль въ Воронежъ. Прежде всего я увидалъ одного изъ младшихъ врачей дисциплинарнаго батальона — Спенглера. О состояніи здоровья Дрожжина онъ сказалъ мнѣ, что "хотя Дрожжинъ и крѣпкаго сложенія, но у него уже шла горломъ кровь и частыя лихорадки". Что же казалось до возможности посещенія Дрожжина, онъ сказадъ, что видъть Дрожжина нечего и думать. Буровъ и офицеры прямо жестокіе люди и изъ собственной выгоды не возьмутся ничемъ помочь ему. Передать ему тоже ничего нельзя, потому что ему и въ чав отказано.

"Отъ другого лица В-ча я узналъ, что 6 лътъ заключенія равносильны приговору къ медленной смертной казни, потому что ръдко кто безболъзненно выноситъ и два года батальонной жизни. Онъ мнъ говорилъ, что офицеры въ дисциплинарный батальонъ назначаются изъ тъхъ, которые въ полкахъ отличаются жестокимъ обращениемъ съ солдатами и осотребовательностью дисциплины, бенной что офицеры эти (какъ разсказывалъ ему одинъ юнкеръ, водящій компанію съ ними и бывающій въ батальонт на дежурствахъ) спокойно обсуждали между собой вопросъ о томъ, когда смерть Дрожжина избавитъ ихъ отъ этого безпокойнаго человека. Еще одинъ мѣстный докторъ говорилъ мнѣ тоже, что Дрожжинъ не вынесетъ 6 льть, что 50% забольвающихъ въ батальонъ умираетъ отъ чахотки, т. е. отъ того, что началось уже у Дрожжина. Такъ и убхалъ изъ Воронежа, не добившись ничего.

"А между тёмъ на другой день (6-го Іюля) моего отъёзда изъ Воронежа судъ Коротокоякскаго полка вычиталъ Дрожжину, что на основаніи 97 и 282 ст., за не подсудностью дёло его передается въ Окружный судъ Неподсудность происходить оттого, что 1) полковымъ судомъ ему уже была назначена высшая мёра наказанія — увеличеніе срока пребыванія въ батальонё на 6 лётъ и 2) за одно и тоже преступленіе онъ предается суду 4-й разъ. То есть произошло то, чего такъ долго ожидалъ Дрожжинъ дёло передано Окружному Суду и Окруж-

igitized by Google

ный судъ, въроятно, сощлетъ его на поселеніе въ Сибирь, что въ сравненіе съ 11 годами пребыванія въ батальонъ воякому показалось бы не наказаніемъ, а большимъ облегченіемъ.

"Послѣ суда Дрожжинъ опять быль запертъ въ карцерѣ и подвергнутъ на мѣсяцъ смѣшанному аресту, за грубость унтеръ-офицеру, сдѣланную еще въ началѣ Мая.

"Онъ былъ такъ измученъ за послъднее время и болёзнью, и карцеромъ, и лишеніями, и обращеніемъ офицеровъ, что далекая возможность перемёны его положенія отъ приговора Окружнаго суда уже не радовала и не утъщала его. 8-го Іюля Изюмченко зашель къ нему въ карцеръ и засталъ его сидящимъ на табуреть съ унылымъ, мрачнымъ видомъ. "И где это Пугачевы на этихъ людей, сказаль Дрожжинь въ отчаяніи, если бы зналъ, сейчасъ бы къ нимъ ушелъ." И онъ сталъ просить Изюмченка, помочь ему бѣжать изъ батальона. Изюмченко испугался его слабости и унынія и ободрялъ и отговарираль его отъ этого намеренія.

"На другой день Дрожжина постиль Чертковъ. Благодаря счастливой случайности ему удалось проникнуть въ карцеръ къ Дрожжину и пробыть съ нимъ около часу.

"Это посъщеніе посторонняго батальону, свъжаго и сочувствующаго человъка такъ обрадовало и подняло Дрожжина, что все его уныніе сняло какъ рукой и въ немъ проснулась та энергія и твердость, которыя поддерживали его уже почти въ теченіи двухъ лътъ его мученической жизни.

"Подобные то упадки, то подъемы духа случались съ Евдокимъ Никитичъмъ, какъ со всякимъ человъкомъ, живущимъ напряженной духовной жизнью, нъсколько разъ, и онъ зналъ въ себъ эти душевныя колебанія и по поводу ихъ какъ-то писалъ въ письмъ къ Б. Н. Деонтьеву:

"Благодарю Бога, что еще посылаетъ такія обстоятельства, которыя заставляютъ поминать о Немъ. Я говорю о минутахъ облегченія. Эти минуты приходятъ независимо отъ моихъ личныхъ качествъ, неизвёстно откуда и иногда въ такіе тяжелые часы, когда всего менёе ихъ ждешь. Мучишся, злишься, болеешь всёмъ существомъ — и разумъ затемняется — вдругъ какое-нибудь незначущее обстоятельство, и все измёняется: сердце облегчается, на душё легко, все начинаешь видёть въ иномъ свётё и въ концё концовъ совёсть караетъ по своему: видишь, что малодушенъ и подлый и тогда только являются новыя силы."

"Также точно было и въ этотъ разъ. Едва Чертковъ переступилъ порогъ карцера и сказалъ Евдокиму Нититичу нѣсколько словъ, какъ онъ почувствовалъ такую радость и такой подъемъ духа, что, очнувшись отъ своей слабости, онъ забылъ всю тяжесть своего положенія и съ чистой совѣстью могъ сказать Черткову, что доволенъ своимъ настоящимъ и не желаетъ ничего другого.

"Прежде и больше всего поразило меня въ Евдокимѣ Никитичѣ то, пишетъ Чертковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Дрожжинѣ, что въ немъ не было ничего поразительнаго. Я ѣхалъ навѣстить мученика за совѣсть, страдавшаго среди чуждыхъ ему по духу людей и оторваннаго отъ всѣхъ своихъ друзей. Я думалъ найти человѣка изнемогавшаго подъ тяжелымъ бременемъ своихъ мученій и поддерживаемаго развѣ однимъ только сознаніемъ громаднаго значенія совершаемаго имъ подвига. Нашелъ же я человѣка душевно совершенно бодраго и даже веселаго, добродушно заявившаго мнѣ,

что онъ чувствуетъ себя прекрасно и вполнѣ доволенъ своей судьбой и съ доброю, почти снисходительной улыбкой отклонявшаго мои предложенія ходатайствовать у высшаго начальства о сокращеніи срока его заключенія. — "Да почему же", говорилъ я; — "не ходатайствовать? Вѣдь можетъ быть удастся выхлопотать хоть какое-нибудь облегченіе". — Мнѣ кажется, сказалъ онъ, что нѣтъ никакой надобности ходатайствовать. Впрочемъ, если Вамъ непремѣнно хочется, — прибавиль онъ, замѣтивъ мое огорченіе, — то дѣлайте какъ знаете, я не хочу вамъ мѣшать.

"Въ разговорѣ я какъ то къ слову замѣтилъ, что и на свободѣ въ настоящее время у насъ въ Россіи не весело и не легко живется тёмъ, кто хочетъ жить по совъсти и чьи убъжденія не сходятся съ господствующими взглядами. — "Я это хорошо знаю", отвётиль онъ, да и скажу вамъ искренно, — я теперь доволенъ своей судьбой, и на свободу меня Было, правда, время, когда не тянетъ. я тяготился своимъ заключеніемъ и быль не спокоенъ душой. Это было послъ того какъ во мнѣ остылъ тотъ первый пылъ, который вначаль сопровождаль мой отказъ отъ военной службы. Какъ разъ

въ то время ко миѣ стали очень приставать разные посѣтители изъ офицеровъ и своими разспросами старались выт гивать изъ меня душу, и я дѣйствительно почувствоваль отсутствіе душевнаго равновѣсія сталь тяготиться и раздражаться. Но потомъ это скоро прошло, и теперь я такъ сжился со своею обстановкою, что лучшаго и не желаю. Право жизны въ заключеніи не такъ страшна, какъ полагаютъ. Люди вездѣ одинаковы и общеніе съ ними здѣсь доставляетъ такое же удовлетвореніе, какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ.

"Отъ этого посъщенія", пишетъ Чертковъ, "я вынесъ глубокопоучительное впечатленіе. Я думаль, что мне придется его утъщать и ободрять, но что самъ я увижу грустное и мучительное зрѣлище. Ожиданія эти не оправдались. правда, былъ очень обрадованъ и тронутъ мониъ неожиданнымъ для него посъщеніемъ, и мы, раньше знавшіе другь друга только по наслышкъ, бросились въ объятія, какъ родные братья послѣ долгой разлуки. Но въ духовномъ отношеніи я ничего не могъ ему дать, потому что онъ ни въ чемъ не нуждался отъ меня. Онъ въ своемъ заточени былъ независимъе меня, пользовавшагося свободой.

Digitized by Google

Посъщение Черткова принесло Дрожжину не только душевное утъщение, но было очень полезно и въ матеріальномъ отношеніи.

Начальство увидало, что судьба его извъстна постороннимъ, что за его жизнью слъдятъ, интересуются имъ, и къ нему стали менъе жестоки: разръшили чтеніе книгъ, переписку. Кромъ того Черткову удалось установить переписку съ Дрожжинымъ минующую руки начальства, которая не прекращалась во все время пребыванія его въ батальонъ.

Черезъ три дня (12-го Іюля) онъ писалъ Черткову:

> "Такой радости, какую Вы мит принесли, я давно не испытываль, потому что давно ни съ ктит не вижусь, а писемъ въ Воронежт получилъ только 4 (столько же задержано).

> "Судился я какъ солдатъ и какъ солдатъ же буду судиться, и Окружнымъ судомъ, который, если не попробуетъ еще помучать одиночнымъ, то долженъ сослать на поселение въ Сибирь, съ лишениемъ всёхъ правъ. Судъ въ этомъ случать можетъ руководиться примънениемъ къ той статът, по которой за тре-

тій побътъ полагается ссылка. Въдь за побътъ судятъ такъ потому, что изъ третьяго побъта видно полное отклоненіе отъ службы? Значитъ и меня могутъ такъ судить. И если вы, во что бы то ни стало, хотите мнъ помочь поскоръе отсюда выбраться, то самое лучшее по моему предоставить дълу свободное теченіе, или же если есть у Васъ знакомые въ Московскомъ военно-окружномъ судъ, то убъдить, что бы судили ръшительно.

"Затемъ вотъ что: Мне весьма не понравилось, когда съ перваго раза мое дёло отдалось военному суду; я этого не желаль и не ожидаль. Лучше бы было, если бы судиль гражданскій судъ или администрація, а то во-первыхъ, если на следующее время окажется другой, мнв подобный, то и онъ долженъ будетъ испытывать всю тяжесть подлой системы заставлянья, и во вторыхъ, дурной примфръ представляетъ, напримфръ, Изюмченко. Если бы онъ не быль въ разрядь штрафованныхъ, то благополучно сидълъ бы какъ и я и какъ онъ самъ благополучно просидёль въ Курске 15 мѣсяцевъ. А переведенный въ разрядъ штрафованныхъ, онъ или долженъ измѣнить убъжденіямъ, или погибнуть.

"Въдь если бы я не пользовался учительскими правами, то вмѣсто 4-хъ мѣсяцевъ, а потомъ и еще вмъсто 4-хъ, мит полагалось 200-300 + столько же ударовъ розгами, а это количество не выдержить ни одинь изъ 500 заключенныхъ. По этой причинъ я и говорю: тъмъ, кого могуть пороть, следуеть (если конечно, на это не будетъ особеннаго душевнаго состоянія), хотя и не присягать, но брать ружье и выдълывать артикулы, если ихъ дъло предается военному суду. А если бы судилъ гражданскій, то тотъ не приговариваетъ къ розгамъ. Ссылку же въ Сибирь всѣ заключенные предпочитаютъ 3-хъ лётнему заключенію въ батальонё, хотя большинство остается за этотъ срокъ небитыми, но дисциплина и солдатская и вмѣстѣ арестантская — всѣмъ несносная."

Черезъ двѣ недѣли (29-го Іюля) Дрожжинъ писалъ опять Черткову:

"Сейчасъ мы оба съ Изюмченкомъ сидимъ "смѣшаннымъ" на мѣсяцъ, а потому въ тѣ дни, въ которые не дается горячая пища, покупаемъ булки и порціи, а то и огурцы. Денегъ хватитъ еще недѣли на двѣ. Можете къ этому времени передать 3 рубля, только не въ од-

ной бумажкъ, а то затруднительно мънять. Книги, конечно, нужны. Заключеніе здёсь, особенно въ послёднее время, несравненно улучшилось: начальство даже нисколько не трогаетъ. Унтера — привыкли и не обыскивають. Полковникъ позволилъ читать, но неопределенно, какія У меня были въ карцеръ свои ботаника и логика, да одинъ N. какого-то журнала (не мой). Дежурный офицеръ отобраль и доложиль полковнику, а тотъ приказаль возвратить, это было, кажется, 5-го Іюля. Теперь я прочиталь одинъ N. "Нови", одинъ N. "Современника", одинъ N. "Въстника Европы".

"Выбирать я книгъ почти не могу, потому что вообще ничего не читалъ. И если котите, то я перечислю Вамъ, все, что я читалъ въ своей жизни. 1) Толстого всего. 2) Щедрина половину, Гоголя, Достоевскаго, Тургенева, Шиллера и Шекспира — половину. 3) Пушкина, Лермонтова и Некрасова — всего. 4) Майнъ - Рида, Жюль - Верна и Купера — массу. 5) Немного Писарева, Добролюбова и въ разбросъ разные номера разныхъ журналовъ. 6) Успенскаго половину. 7) Бокль — весь. 8) Тейлоръ, Спенсеръ, Дарвинъ — немного. Больше не помню. И такъ, видите, что мнѣ ну-

жно много читать. Но нужно сознаться, что по своей безпечности могу жить и безъ книгъ и просижу сколько угодно безъ нихъ, но, кажется, я становлюсь совершенно другимъ человѣкомъ, когда читаю: я недоволенъ бываю, напримѣръ, что день малъ, ужасно малъ. Даже сейчасъ вотъ уразумѣлъ, какъ вышивать по канвѣ и такъ увлекся, что не бросилъ бы; также и книги. Пришлите съ десятокъ книгъ, какихъ попало!"

## Въ то же время онъ писалъ Т. В. Б-ву.:

"Теперь лётомъ сидёть хорошо: тепло, воздухъ чистый. 11/2 мёсяца былъ боленъ кровохарканьемъ, а теперь грудь побаливаетъ и кашляю. Сейчасъ сижу мёсяцъ "смёшаннымъ" за то, что нагрубилъ унтеру взаимно. Срокъ по суду окончится 6-го Декабря, а тамъ буду подъ слёдствіемъ.

"Последнее письмо я писалъ не помню кому въ Апреле, а самъ ни отъ кого не получалъ после твоего; да и вообще за все время я получилъ мало, писемъ пять, и это, конечно, не хорошо.

"С-въ прислалъ письмо Изюмченку и въ немъ пишетъ про меня такъ: "Бѣдный Евдокимъ Никитичъ! Два года одиночнаго, столько то батальона, столько



"Отъ Х. вотъ два года не получаю, проще сказать получилъ одно изъ трехъ писанныхъ имъ въ разное время. За то съ какою благодарностью вспоминаю я всякій разъ о Ц. В., писавшей мнѣ въ Харьковъ и вообще такъ много заботившейся обо мнѣ! Она была мнѣ другъ, сестра, мать! Д-ку я тоже всегда останусь благодаренъ онъ меня любилъ и заставлялъ жить. Еще аккуратно и охотно писалъ Изюмченко, "егда и понеже дву нама сидяху въ темницѣхъ". Тебя я заставилъ писать, а то и ты бы тово...

"Читать мий теперь можно — полковникъ позволилъ, но нечего. Впрочемъ, надо правду сказать, моя безпечность въ настоящее время достигла такихъ размйровъ, что, я думаю, ничёмъ не завлекусь особенно. Много сплю, ничего не думаю. Въ Харьковъ же кое о чемъ думалъ — заставлялъ Д-ко; и читалъ съ большимъ интересомъ — и темъ временемъ я более доволенъ; въроятно этими причинами обусловливалась известная степень благодушія, такъ какъ теперь, я замечаю, больше злюсь. Но не чаще впрочемъ. Тамъ были причины каждый день сердиться, и я часто съ собой справлялся.

"Тутъ эти причины бываютъ очень рѣдки, но я съ собой вовсе не борюсь. Такъ что хотя въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ здѣсь сидѣть не такъ вольготно, за то спокойнѣе и въ общемъ сносно."

6 го Августа Дрожжина опять повели въ лагерь Коротоякскаго полка. Тамъ ему объявили, что прокуроръ Московскаго военно-окружного суда нашелъ, что Полковой судъ еще можетъ судить его. И судили и опять присудили продлить пребываніе его въ батальонъ еще на 3 года (до 1903 года), т. е. всего на 10 лътъ, и сверхъ того къ четырехъ мъсячному одиночному заключенію. Такъ что всъ надежды Евдокима Никитича на переселеніе въ Сибирь должны были разрушиться.

Я знаю двоихъ молодыхъ людей, служившихъ въ то время вольноопредъляющимися въ Коротоякскомъ полку и видавшихъ въ лагерѣ Дрожжина, когда его приводили туда для слъдствія и судовъ. Всего онъ тамъ былъ до 9 разъ. Одинъ изъ этихъ молодыхъ людей говорилъ мнѣ, что при немъ офицеры полка, судившіе Дрожжина, говорили, что "неизвъстно зачъмъ, чуть не каждую недълю таскають по такой жарт совствы больного, умирающаго человъка. Преступленія выставляются все такія пустяшныя, что даже совъстно судить за нихъ". Другой вольноопредёляющійся говориль мнѣ, что появленіе Дрожжина въ лагерѣ всякій разъ вызывало волненіе между солдатами, - каждому хотелось посмотръть, послушать его: Одинъ каптенармусъ, который по своему положенію ръдко бывалъ куда либо назначаемъ, въ одинъ изъ приходовъ Дрожжина самъ просилъ, чтобы его назначили въ нарядъ въ судъ, чтобы только увидать и послушать его. Нѣкоторые солдаты, и то какъ я думаю изъ боязни говорить правду, не одобряли Дрожжина и считали его поступокъ упрямствомъ, большинство же понимали его и были на его сторонъ, сочувствовали ему, перечитывали Евангеліе и отыскивали тѣ мѣста, на которыя Дрожжинъ указывалъ, какъ на противныя военной службъ.

Дрожжинъ былъ опять запертъ въ карцеръ, откуда онъ по суду не могъ уже выйти раньше Апръля 1894 года. Очевидно было, что начальство тяготилось присутствиемъ Дрожжина и его положение вызывало въ нихъ скрытое сострадание. Никто уже не придирался къ нему, напротивъ они старались не вводить его въ соблазнъ неповиновенія

Буровъ при встрвчахъ съ нимъ на дворъ даже отворачивался, чтобы не вызвать его на какой нибудь проступокъ. Но 20-го Августа, во время прогулки Дрожжина по двору, къ нему подошелъ капитанъ Астафьевъ (самый исполнительный и самый жестокій изъ ротныхъ командировъ) и спросилъ Дрожжина, почему онъ не дълаетъ ему "подъ козырекъ?" Дрожжинъ ему ответиль, что "онъ ничего не знаетъ", въ томъ смыслъ, что онъ этому никогда не учился. это было безъ малейшей тени грубости, а напротивъ какъ бы съ извинениемъ и лаской, потому что Дрожжинъ по первому ввуку Астафьева понялъ, что тотъ не съ добромъ его спрашиваетъ. Такъ и оказалось: Астафьевъ пожаловался Бурову, а тотъ "за неотданіе чести капитану Астафьеву и неумъстный отвътъ" лишилъ Дрожжина подстилки до 6-го Декабря.

Вся жестокость этой мёры наказанія будеть понятна тогда, если припомнить, что въ карцерахъ койки поднимаются на день къ стёнѣ. Дѣлается это для того, чтобы арестованные днемъ не могли валяться на койкахъ. Но заключенные обыкновенно вытягиваютъ изъ-за койки подстилку, стелятъ ее на полъ и лежатъ днемъ. Дрожжинъ, который въ то время былъ очень слабъ, былъ лишенъ этой возможности и днемъ, проснавши ночь на голыхъ доскахъ койки, — волей — неволей, не имѣя силъ все время сидѣть на табурътѣ долженъ былъ ложиться на холодный асфальтовый полъ.

## 24-го Августа онъ писалъ Черткову:

"... Прожить въ карцеръ безъ подстилки 4 мъсяца хоть для кого трудно. Но этого я не испугался. Если бы я зналъ, что капитанъ Астафьевъ такъ разсердится, я бы ему отдалъ честь объими руками, а то онъ первый изъ офицеровъ вздумалъ поддержать дисциплину и захватилъ меня врасплохъ. Теперь во время прогулки, встръчаясь съ офицерами, я сталъ дълать подъ козырекъ, во — первыхъ потому, что въ противномъ случаъ и прогулку запретятъ, и во вторыхъ

одинъ офицеръ мнѣ сказалъ, что это вродѣ: "здравствуйте!" Но чертъ во мнѣ сидитъ прочно, — чертъ противленія, заставляющій меня думать, что Астафьевъ можетъ подумать, что онъ меня "заставилъ", что меня можно чѣмъ нибудь испугать, и мнѣ поэтому противно и не свободно. Строго говоря, это не мнительность моя, ибо есть люди до того близорукіе, что готовы дѣйствительно въ этомъ моемъ дѣйствіи видѣть исправленіе поведенія.

"О книгахъ пока не прошу, потому что думаю получить формальное разръшеніе читать и тогда уже, а теперь читаю, что попадется подъ руку: начальство никогда не обыскиваетъ, а капралы свои люди — дълай что хочешь, только и опасаешься 2—3 офицеровъ, которые меня не любятъ.

"Въ военныхъ тюрьмахъ, сколько я знаю, чтеніе полагается по закону,за то пища уменьшена противъ солдатской, а я получаю солдатскую; строгости тутъ и половины нѣтъ, которая примѣняется въ военныхъ тюрьмахъ, да и ничего тутъ строгость не поможетъ, потому что всегда можно сообщаться съ заключенными. Вы, если пожелаете знать, чѣмъ я могу пользоваться, то достаньте приказъ по воен-



ному въдомству за 1885 г. N. 144, я же не знаю ничего, кромъ того, что полковникъ Буровъ мой неограниченный властитель, могущій спасти и погубить. Про меня онъ говорить, что "служиль бы, если бы быль штрафованъ" (т. е. если бы можно было съчь).

"Здоровье мое хорошо, душевное состояніе еще лучше."

Въ началъ Сентября Чертковъ хотълъ опять повидаться съ Дрожжинымъ, но Буровъ разръшилъ только на 5 минутъ и то въ присутствіи дежурнаго офицера. Дежурнымъ былъ офицеръ Астафьевъ и распоряженіе Бурова исполнилъ буквально.

Черезъ нѣсколько дней Дрожжинъ писалъ Черткову:

"Дня черезъ два послѣ вашего пріѣзда Буровъ котѣлъ было лишить меня половины получаемой мною пищи, но раздумалъ и велѣлъ давать по старому.

"Книгъ мив пока не давали. Дадутъ-ли?

"Нѣсколько разъ я думалъ слѣдующее: надо что-нибудь сдѣлать, чтобы опять быть подъ судомъ. Поводъ къ этому можетъ быть постоянно и безъ предосудительнаго съ моей стороны дъла. Выгоды: во-первыхъ, пока буду отсиживать одиночное, дёло будеть разбираться и въ результатъ выгадаю время; и вовторыхъ, какъ у подследственнаго, не будутъ отбирать ни матраса, ни пищи. Къ этому часто побуждаютъ заключенные: ,,Ну, что ты сидишь?! Чего дожидаешься? и т. д." Но стоить только подумать немного честиве, какъ оказывается, что эта мысль несостоятельна. Сейчасъ попалась книжка: "Черты дъятельнаго благочестія" изд. Пантелеймонова монастыря, и прочитавъ ее, устыдился. Изъ этого я вижу, что въ моей головъ вътеръ непостоянства и я нуждаюсь вь поддержкв."

19-го Сентября Дрожжина хотъль навъстить Б. Н. Леонтьевъ, но Буровъ не разръшилъ ему свиданья съ Евдокимомъ Никитичемъ и сказалъ ему: "Вы Дрожжина сбили съ истиннаго пути, испортили такъ, что онъ ни къ черту не годится." Но всетаки Леонтьеву черезъ заключенныхъ удалось передать письмо Евдокиму Никитичу и тотъ отвътилъ ему 22-го Сентября:

"Благодарю за любовь", писалъ онъ "Я совершенно съ вами согласенъ, и хо-



Digitized by Google

"Ахъ, Борисъ Николаевичъ, миъ нужно еще много учиться мудрости Божіей, чтобы быть достойнымъ того имени, о которомъ думаю, что я его ношу, и если бы я не зналъ минутъ несомиънныхъ, то и отчаялся и не повърилъ бы.

"Я почти ежедневно о васъ вспоминаю вотъ уже три года и всегда хотълъ къ вамъ обращаться поговорить. По правдъ сказать, мнъ ръдко съ къмъ приходится говорить: то начальство запрещаетъ, то еще что нибудь. Въ Іюлъ этого года ко мнъ пробрался въ карцеръ В. Г. Чертковъ и конечно, принесъ неописанную радость. Съ тъхъ поръ мнъ много полегчало.

"Если будете въ мъстахъ близкихъ къ моей родинъ, то заходите къ моей матери и сестръ въ Толстый Лугъ, но нарочно туда тащиться не стоитъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ Толстаго Луга въ селъ О. живетъ близкій мнъ человъкъ С. Т. И. Ему въ Ноябръ предстоитъ отправиться для вынутія жребія; также и извъстному Вамъ В. С. Б. Еще года 1½ назадъ они оба писали мнъ въ Харьковъ, что и съ ними, въроятно, случится то-же, что со мной. Потому считаю долгомъ просить васъ, если будете въ тъхъ краяхъ, повидать ихъ и напутствовать. Если вы

противъ этого, то всетаки, согласитесь, по крайней мфрф нужно узнать ихъ намъренія, т. е. мнънія и силы. Я почти не переписывался съ ними и ничего о нихъ не знаю. Скажите имъ: 1) что я перенесъ много холода, голода и обидъ и что я радуюсь за все это, нисколько не каюсь въ томъ, что сделалъ, и былъ бы несчастивищимъ человекомъ, если бы сдълалъ иначе, и 2) если они пойдутъ на такой же судъ, что кромв перечисленныхъ золъ, имъ угрожаетъ еще перспектива розогъ. А быютъ тутъ ужасно и за упорное отклоненіе врядъ ли оставять въ живыхъ (при ста ударахъ люди посредственной комплекціи лишаются чувствъ и послъ чахнутъ), такъ какъ начальство можетъ бить каждый день. Все это они должны знать, ко всему должны быть готовы."

Черезъ два дня (24-го Сентября) Дрожжинъ писалъ одному изъ этихъ призываемыхъ— С. Т. И.:

"С. пишетъ, что будетъ радъ, если тебя не возмутъ въ солдаты. Я тоже былъ бы радъ этому, такъ какъ въ противномъ случав тебя могутъ ждатъ многія бъды. Я не знаю, какъ ты себя теперь чувствуешь и будешь ли служить, и

потому прошу немедленно же отвётить мит: намфренъ ты присягать и обучаться съ оружіемъ или нѣтъ? Если нѣтъ, то будь готовъ къ тому, что тебя посадятъ въ одиночное заключение, будутъ судить и всячески притеснять, оскорблять, а можеть и бить. Можеть быть это будеть тебѣ невыносимо трудно, и ты долженъ будешь отказаться отъ своихъ убъжденій, въ такомъ случав лучше поступить такъ, чтобы меньше страдать. Я не имъю права совътовать тебъ что бы то ни было, а поступай такъ, какъ велитъ тебя твоя совъсть. Наконецъ, долженъ сказать тебъ, что котя я перенесъ много горя и лишился здоровья за свой поступокъ, но ничуть не раскаялся и думаю, что поступилъ хорошо."

Лежанье на холодномъ асфальтовомъ полу не прошло даромъ для Дрожжина. У него опять заболъла грудь и сдълалась лихорадка. Онъ сначала перемогался, не желая заявлять объ этомъ начальству, боясь, что его могутъ назначить на осмотръ медицинской коммисіи и въ случаъ, если бы его признали негоднымъ болъе къ военной службъ, то ему пришлось бы отсиживать въ гражданской тюрьмъ оставшіеся по суду 91/2 лътъ; онъ же разсчи-

11



тывалъ, что его будутъ еще судить, наконецъ, окружнымъ судомъ. Но здоровье его дълалось все хуже и 6-го Октября онъ попросилъ возвратить матрасъ. Матрасъ вернули.

10-го Октября Дрожжинъ попросилъ у Бурова позволенія пріёхать къ нему матери и сестрё. Буровъ, видя вёроятно безнадежное состояніе, до котораго онъ былъ доведенъ, разрёшилъ и это.

17-го Октября Евдокимъ Никитичъ писалъ Черткову:

"Знакомство съ вами, а тѣмъ болѣе переписка, для меня есть самое счастливое обстоятельство изъ всѣхъ за послѣдніе три года. Бывали у меня минуты (въ Харьковѣ) такія счастливыя и я сознавалъ такую естественность своего положенія, что желалъ, чтобы жизнь въ заточеніи продолжалась и оставалась вся цѣликомъ, такъ какъ я не могъ быть увѣреннымъ, что избавившись (съ освобожденіемъ изъ тюрьмы) отъ тюремныхъ золъ, я удержу тѣ блага, которыя и родились и жили и связаны съ первыми.

"Такія минуты бывають у меня теперь и именно съ тъхъ поръ, какъ вы оказали мит любовь. Конечно, и до васъ моя жизнь была сносна, но тогда постоянно требовалось терпъніе. Теперь никакого терпънья не требуется, а просто такая жизнь желательна.

"У Бурова есть мой дневникъ, писанный въ Харьковъ. Хорошо бы было, если бы онъ вамъ отдалъ его. Поучительнаго тамъ ничего нътъ, но обо мнъ есть много: какъ я мудрствовалъ, какъ себя чувствовалъ, какъ до всего самъ добивался, какъ малодушенствовалъ и т. д."

Болѣзнь Дрожжина становилась все сильнѣе и тяжелѣе. 31-го Октября онъ писалъ Б. Н. Леонтьеву:

"Вотъ уже третьи сутки болью ликорадкою. Въ головъ шумитъ, свиститъ безъ перерыва, въ груди колетъ. Въроятно лягу въ больницу. Но душевное состояніе хорошее. Если же и бываютъ минуты тяготы, тоски и какъбы тошноты, то я прекрасно знаю, что эта боль чисто нервная и мъсто ей въ легкихъ, а для душевной боли нътъ причинъ. Впрочемъ я могу и завтра же выздоровътъ, какъ это случалось мною уже разъ."

3-го Ноября Евдокимъ Никитичъ слегъ въ лазаретъ съ воспаленіемъ, какъ



ему сказали, легкихъ, но на самомъ дѣлѣ съ чахоткой въ послъдней степени. Онъ увъдомилъ о своей болъзни Черткова, и тотъ пріъхалъ къ нему и имѣлъ свиданье и возможность побесъдовать съ нимъ довольно продолжительное время. Вотъ какое впечатлъніе онъ вынесъ отъ этого свиданья:

"Замѣчательно", пишетъ Чертковъ, "какъ мало значенія придавалъ Евдокимъ Никитичъ своему подвигу, въ которомъ онъ вовсе и не видѣлъ подвига, а самый простой и естественный поступокъ, о которомъ и разговаривать не стоитъ." — "Это друзья мои", сказалъ онъ, "такъ раскричали и раздули мой поступокъ. Но вѣдь въ дѣйствительности я ничего не сдѣлалъ, гораздо труднѣе справляться со своими недостатками и слабостями, чѣмъ отказаться отъ военной службы."

"То, что съ его стороны это не были одни слова, подтверждалось для меня тъмъ, что, независимо отъ моихъ прямыхъ разспросовъ, онъ не любилъ разсказывать про себя и охотнъе всего говорилъ о своихъ товарищахъ по заключенію, о батальонныхъ порядкахъ и начальствъ, о состояніи лежавшихъ съ нимъ больныхъ, — словомъ не о своей личной, но объ окружавшей его жизни. И дъйствительно,

по тёмъ привътливымъ и радостнымъ ввглядамъ, которыми, при моихъ посъщеніяхъ Евдокима Никитича, меня встръчали всъ, его окружавшіе, какъ больные его товарищи, такъ и служителя и дежурные унтеръ-офицеры, — по тому охотному и задушевному участію, которое они принимали въ его бесъдахъ со мной, — я наглядно видълъ, что существовала самая тъсная душевная связь между нимъ и тъми людьми, среди которыхъ онъ находился.

,,Къ батальонному начальству онъ относился замѣчательно терпимо, объясняя его дикое и жестокое отношение къ заключеннымъ неизбъжнымъ вліяніемъ воспитанія и среды. О продълкахъ офицеровъ онъ разсказывалъ съ добродушной ироніей. Когда же онъ сообщаль о нередко совершающихся въ батальоне вопіющихъ жестокостяхъ, то и въ этихъ случаяхь я замізчаль вы немы, рядомы съ естественнымъ возмущениемъ передъ самымъ фактомъ и глубокою жалостью къ пострадавшимъ, совершенное отсутсвіе всякаго озлобленія противъ личностей тъхъ, кто по своему невъжеству и зачерствелости совершали эти жестокости.

"Къ себъ же наоборотъ, онъ относился строго, смъло признавая свои ошибки,



слабости и недостатки, осуждая себя ва нихъ и борясь съ ними по мъръ силъ. Особенно трогало меня въ немъ то, какъ онъ боялся показаться въ моихъ глазахъ лучшимъ, нежели онъ былъ на самомъ дълъ."

Послъ этого посъщенія Дрожжинъ писалъ Черткову (17-го Ноября):

"Извините, что такъ мало пишу. Я не то чтобы былъ слишкомъ боленъ, но просто одолъла какая-то лънь, все не хочется ввяться за перо.

"Болѣзнь моя слѣдующая: лихорадка, небольшой кашель и чуть-чуть боль въ боку.

"Прошлую ночь вышло горломъ съ полъ ложки крови. Но вообще я бодръ, то в и сплю какъ слъдуетъ. Если избавлюсь отъ лихорадки, то буду совершенно здоровъ.

"Относительно прівзда ко мив матери и сестры, я думаю такъ: если бы пошли повзда по новой желвзной дорогв отъ Курска на Воронежъ, то дорога имъ стоила бы сюда и обратно 20 рублей. Эта сумма, я увъренъ, у нихъ есть (а то и рублей 30 есть нарочно припасенныхъ для меня). А если имъ вхать че-

ревъ Орелъ и Грязи, то нужно 40 рублей, которые котя онъ и могли бы съ трудомъ собрать, но это покажется (даже не имъ) мнъ слишкомъ непроизводительной тратой. Въдь это будетъ не избавленіе собъ удовольствія. Я, впрочемъ, только такъ выражаю свое мнъніе, но если бы зналъ, что родны во что бы то ни стало желаютъ меня видъть, и ни во что ставятъ передъ этимъ деньги, то буду радъ.

"Мать и сестра меня любять и съ готовностью могуть следовать за мной и въ Сибирь и куда угодно. Мать религіозная, очень добрая и очень нравственная — это идеальная крестьянка - христіанка.

"Сестра — вдова 32 лётъ, немного грамотная, смёлая въ сочувствіяхъ мнё. У меня есть отецъ и братъ — главы въ семействе и хозяйстве, но помогали въ теченіи 3-хъ лётъ заключенія и сочувствовали почти исключительно мать и сестра. Свиданіе, сколь оно ни пріятно, имёетъ для моихъ родныхъ и непріятное. Если Леонтьеву, человёку видавшему виды, Буровъ не постёснился вычитать какую-то лекцію, то деревенскимъ бабамъ придется пройти между огней хана Сарайскаго."

Матеріальное положеніе Евдокима Никитича въ лазаретѣ стало значительно легче, чѣмъ въ карцерѣ. Онъ могъ имѣтъ свой чай, сахаръ, варенье, лимоны, масло и получалъ это благодаря заботамъ Черткова и А. А. Р-ой, которая жила въ Воронежѣ и взялась доставлять ему все необходимое.

Хотя онъ быль положенъ въ отдёльную палату, но начальство бывало редко въ лазарете и лазаретные служителя не запирали его камеры, и онъ могъ видаться съ другими больными. Въ это же время и Изюмченко имълъ болъе легкій доступъ къ нему, Почти каждый вечеръ Дрожжинъ собиралъ около себя больныхъ, посылалъ за горячей водой и угощаль ихъ темъ немногимъ, что было у него. Впоследствии старший врачъ Изумрудъ узналъ про это и распорядился запирать его камеру. Здёсь же Дрожжинъ велъ записки, въ которыхъ хотелъ описать всю батальонную жизнь, но окончить ихъ ему не удалось.

24-го Ноября онъ писалъ Черткову:

"Увѣдомляю васъ, что я бодръ и и спокоенъ. Болѣзнь пока продолжается. Кровохарканье повторялось 3 раза, кашель то усиливается, то ослабъваетъ, лихорадка слабая, въ груди боль незначительная. Аппетитъ хорошъ и силы чувствую достаточно.

"И хочется мић продолжать свои записки и не могу: какая-то вялость — предпочитаю валяться въ постелѣ или сидъть сложа руки.

"Пишите побольше, спрашивайте о чемъ нибудь, а я буду отвъчать, — вотъ и я буду болъе бодръ...

"Я лежу въ одиночной палатѣ замкнутый. Полковникъ заходилъ раза два, спрашивалъ, что у меня болитъ, посмотрѣлъ на рецептъ (писанный старшимъ врачемъ Изумрудомъ, невѣжество и нерадивое отношеніе къ своимъ обязанностямъ котораго сдѣлалось предметомъ остромъ заключенныхъ), и покачалъ головой, какъ бы говоря: въ тысячный разъ смотрю на рецепты разныхъ больныхъ и вижу одно и тоже лекарство!"

Черезъ 4 дня Евдокимъ Никитичъ опять писалъ Черткову:

"Ваши письма всегда производили на меня сильное впечатлѣніе. Они всѣ просты по мыслямъ но это пока вы пишите. Въ моихъ же рукахъ они пріобрѣтаютъ



силу, которой вы навёрно не предусматриваете. Я долго не понималь, почему ваши простыя слова завладевають моими чувствами и дають мив направленіе. теперь поняль и причина простая. пишите только съ любовью и больше ничего, но выходить, что этого одного достаточно, чтобы въ словахъ была мудрость и сила. Въ последнемъ вашемъ письмѣ вы желаете мнѣ "въ смиреніи, любви и чистотъ" продолжать тотъ путь, по которому иду. И я поняль это такъ, что вы желаете не того, чтобы вообще я взошелъ на путь любви, смиренія и чистоты и пошель по немь, а такъ, что я будто уже на немъ, и вы только желаете мнв "продолжать" быть такимъ, каковъ я есть. Понявъ такъ, я ваглянулъ въ себя, и меня покоробило, мнѣ стало стыдно. Потому что я поняль, что я обманщикъ, такъ какъ вы обо мнѣ самаго хорошаго мижнія, и быть можетъ я вамъ внушилъ раньше это, а на самомъ дълъ я не взошелъ на этотъ путь, а еще нужно взойти. Какая же это чистота, любовь и смиреніе, если я не имѣю власти надъ собою, если мое сердце не привыкло къ дисциплинъ смиренія? Это ръдкость, если я на обиду не отвъчу тъмъ-же, т. е. если кто меня унизить

словомъ, то я говорю ему колкость или насмъшку, если меня обругаетъ или обманетъ, то обругаю и угрожаю.

"Все это я пишу вамъ не для того, чтобы объ этомъ распространяться, а чтобы вы не думали обо мнѣ слишкомъ корошо. Ибо изъ вашихъ словъ видно, что вы такого мнѣнія. Хвалиться я положительно ничѣмъ не могу. Если же я и рѣшился отклоненіемъ отъ военной службы нарушить царскій и исполнить Божій законъ, и это рѣшеніе заслуживаетъ одобренія, то этотъ поступокъ не требовалъ ни особыхъ трудовъ (произвольныхъ) и не можетъ указывать на мою внутреннюю чистоту...

"Я всетаки больвой, такъ что уже испыталъ себя, что съ ранняго утра до объда я могу читать и кое-какъ писать, а послъ объда трудно, потому что всегда начинается лихорадка и продолжается часовъ до 10 вечера, такъ что вечеромъ не только не могу работать, но и не ужинаю. Кровохарканье продолжается порядочное, но аппетитъ держится. Ожидаю и лучшаго и худшаго въ здоровъ"

Въ тотъ же день Дрожжинъ писалъ Б. H. Леонтьеву:

"Началъ читать я ваше письмо и очень удивился и перепугался. 1) Удивился отъ неожиданности, ибо моя совъсть была чиста, спокойна, я не думалъ, что написалъ что нибудь особое; но дочитавъ письмо до половины, я успокоился, потому что понялъ, что совершенно возможно написать въ письмъ глупость всякому человѣку. Такъ и я. Во-первыхъ у меня скверная привычка разсуждать тамъ, гдв нужно и гдв ненужно. Это должно быть отъ праздности. А при лишнихъ ръчахъ легко наговорить ерунды. Во вторыхъ я могъ высказать не то, что хотёль; въ третьихъ я лишенъ способности говорить мягко, такъ чтобы изъ словъ видно было благодушное настроеніе пишущаго. Наконецъ можетъ быть какимъ нибудь образомъ повліяло на запутанность мысли то обстоятельство, что я писалъ письмо при температурѣ крови въ 41 Д. На другой день я уже былъ въ дазаретъ, гдъ нахожусь и теперь.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ письмѣ своемъ В. Н. Леонтьевъ писалъ ему, что ему кажется, что его предшествовавшее письмо произвело на него (на Евдокима Никитича) нехорошее впечатлѣніе и что онъ поэтому жалѣетъ, что написалъ его.

Но цёлую васъ, дорогой братъ, и благодарю за то, что вы делали и думали такъ, какъ нужно. Вы меня любите и цотому не повърили, чтобы я написалъ что-либо обидное умышленно. Конечно, это была невольная ошибка, какъ вы ее назвали, и я съ своей стороны убъжденъ, что если бы въ вашемъ письмъ оказалось что либо подобное, то подумаль бы также. И такъ, позвольте васъ еще поцеловать крѣпко — крѣпко. Я васъ люблю и увъренъ, что и вы меня любите. самое главное, а остальное все пустяки. При взаимной любви не имжють силы ни выраженія, ни неловкости. Если бы между нами не было любви, то перепиской мы только бы изучали другь друга, знакомились бы и только. Любовь все это отсекаетъ и даетъ только христіанское общеніе. Не могу утерпъть, чтобы не подълиться съ вами радостью, кото рую приносить мив В. Г. Чертковъ. Онъ въ высшей степени любвеобильный и имъетъ на меня чудное вліяніе: письма его довольно частыя всегда вливають въ мою душу жизнь добрую; безъ него мнъ было бы много хуже. Письма его ничего незаключають кромъ сильнъйшей любви, но всякій разъ, какъ я прочитаю его письмо, невольно чувствую потребность следить за собой. Хвала Богу за него! — Болевнь моя почти та же, что была въ Мае и Іюне. Кровохарканье порядочное съ лихорадкой и кашлемъ. Желанія особаго неть ни жить, нн умирать и не думаю почти объ этсмъ."

На другой день (29-го Ноября) Изюмченку удалось проникнуть въ лазаретъ и онъ писалъ по этому поводу Черткову:

"Сегодня попалъ капралъ, дежурный по лазарету, человъкъ хорошій, и мнъ удалось побыть у Евдокима Никитича часа  $1^{1}/_{2}$ .

"Много кое-чего поболтали съ нимъ, но какое впечатлъніе произвела на меня эта болтовня, а также и самъ Евдокимъ Никитичъ, то это я только чувствовать могу, но написать почти не нахожу возможнымъ.

"Можете себѣ представить, какой онъ человѣкъ: въ немъ только душа въ тѣлѣ, но какъ онъ веселъ, — его веселость меня радовала, но вспомнилъ то, что его жизнь отнимаютъ люди и сердце обливается кровью, и жизнь для меня казалась такъ противна, что я, смотря на Ендокима Никитича, сталъ завидовать

его счастью и страшно жалью о томъ, что я не лежу на его постели и не ожидаю со дня на день разлуки съ этимъ эгоистичнымъ міромъ."

8-го Декабя Т. В. Б-въ прислалъ Дрожжину письмо, въ которомъ, ради того, чтобы письмо прошло благополучно черезъ руки начальства, сталъ какъ бы оправдывать батальонныя власти и выставлять его положеніе въ лучшемъ свёть, чъмъ оно было на самомъ дълъ. Евдокимъ Никитичъ ему отвъчалъ:

"... Судебный сладователь почти не даетъ никакого понятія объ офицерахъ и военномъ начальства въ отношеніяхъ его къ подчиненнымъ. Ну, представь себъ прохвоста, пьяницу, развратника, невъжду, свинью и дурака, который употребилъ бы всъ свои силы и способности, чтобы поламаться надъ тобой.

"Теперь не время разбирать, что "никого изъ людей не должно считать таковымъ" и т. п. Этотъ разборъ есть слова, разговоръ, философствованіе, а я говорю такъ, что всякій русскій пойметь: "есть зло и есть злые люди". Но ты съ ними еще не сталкивался.



"Теперь я тебѣ сообщу слѣдующее: чахотка моя въ полномъ цвѣтѣ, съ 3-го Ноября лежу въ больницѣ и за это время стало немного хуже. Если болѣзнь будетъ усиливаться въ такой же прогрессіи и дальше, то больше мѣсяца не проживу."

Во вторникъ 21-го Декабря состоялась коммисія, для которой Дрожжина возили въ городъ. Дня черезъ два послъ коммисіи онъ писалъ Черткову:

"На дняхъ получилъ ваши два письма, въ которыхъ вы просите продолжать начатыя мною записки и не бросать этого дъла совсъмъ. Конечно не брошу. Если бы я и не познакомился съ вами, то всетаки писалъ бы, потому что, сидя въ заключени, нельзя не иисать — человъкъ не камень, — а всякое впечатлъніе болъе или менъе сильное хочется непремънно записать; поэтому я писалъ (велъ дневникъ) и въ Курскъ и въ Харьковъ и здъсь. А что я писалъ объ упадкъ энергіи, то въ то время я былъ очень нездоровъ и физически не могъ выполнять этотъ трудъ.

"Коммисія признала меня совершенно негоднымъ ни для какой солдатской службы. Такъ что вскоръ, послъ новаго



и это письмо меня очень обрадовало. Мысли его кажутся мий такъ просты и чисты, что читая только радуешься. Я очень слабъ, на дняхъ чуть-чуть не умеръ. При перейздй изъ батальона въ тюрьму должно простудился. И началась сильнийшая задышка, т. е. дыханіе маленькими кусочками воздуха, разовъ 150 въминуту. Съ 5-го по 15-го Января я такъ дышалъ и не спалъ, наконецъ такъ ослабълъ, что потерялъ аппетитъ. Не могу самъ ходить и т. п. Страданія были такъ сильны, что ожидалъ смерти. Сейчасъ чувствую облегченіе и вотъ пишу. Друзья уже навёщали. До свиданія, братцы."

Черезъ два дня докторъ Н. опять прівхаль къ Дрожжину и засталь его въ такомъ сравнительно бодромъ состояніи, что самъ подумаль, что двло не такъ плохо и что Евдокимъ Никитичъ можетъ еще протянуть сколько нибудь, и онъ сталъ его обнадеживать и ободрять. Но Евдокимъ Никитичъ лучше его понималъ свое положеніе и, не слушая его, смотрълъ вдаль. Доктору стало стыдно, что онъ какъ будто болтаетъ пустяки, и онъ сталъ съ нимъ разговаривать.

- Сколько еще остается вамъ сидеть?
- Если зачтется батальонное одиночное заключеніе, то 9 літь и 6 місяцевь.
  - Л. Н. Толстой. Дрожжень.

- Сколько же вы были въ одиночномъ заключени?
  - Въ батальонѣ четырнадцать мѣсяцевъ.
  - Вамъ тамъ очень тяжело было?
- Нътъ, мнъ тамъ было хорошо, отвътилъ
   Евдокимъ Никитичъ тихимъ нъжнымъ голосомъ.
- Какъ-же хорошо, когда человѣкъ лишенъ наибольшаго блага своболы?
  - Нътъ, я быль свободенъ.
  - Какъ свободенъ? переспросиль докторъ.
- Я думалъ, что хотелъ, сказалъ Евдокимъ Никитичъ.

Докторъ ушелъ.

- 23-го Января въ воскресенье Дрожжина навъстилъ В. А. А-въ. Онъ съ нимъ увидался тоже въ аптекъ. Евдокимъ Никитичъ вошелъ въ халатъ, сгорбившись, онъ имълъ очень плохой видъ, голова была склонена на бокъ (шею свело отъ туберкулоза), и все тъло дрожало.
- Я отъ Р-вой сказаль А-въ, передать вамъ два карандаша и рубль денегъ.
- Спасибо, спасибо, сказалъ Дрожжинъ тихо, съ одышкой, взялъ карандаши и деньги и спряталъ въ карманъ.

Потомъ они пошли и съли къ столику.

- Какъ вы себя чувствуете? спросиль А-въ.
- Послъднее время хуже, не сплю ночи три, только днемъ засыпаю. И не ъмъ почти ничего.
  - Вамъ даютъ какое нибудь лекарство?

- Да, даютъ (фельдшеръ сказалъ, что опіумъ). Во время разговора Евдокимъ Никитичъ все косился въ уголъ между стѣной и печкой. Тамъ на полу сидѣлъ ручной скворецъ. У него одинъ гласъ былъ совсѣмъ вылѣвшимъ изъ черепа.
- Вотъ слѣпнетъ скворецъ, глазъ вылѣзаетъ, сказалъ Дрожжинъ. Его здѣсь лѣчутъ.

Въ это время фельдшеръ (Евсей), который быль тутъ же въ аптекъ, подошелъ и взялъ скворца на руки и Дрожжинъ всталъ и сталъ его гладить.

25-го Января докторъ въ третій разъ былъ у Евдокима Никитича. Онъ засталъ его въ очень плохомъ состояніи. Евдокимъ Никитичъ сидѣлъ скорчившись, дыханіе стѣсненное, со свистомъ, губы, концы пальцевъ синіе. Въ разговорѣ онъ сказалъ доктору: "Жилъ я хотя не долго, но умираю съ сознаніемъ, что поступилъ по своимъ убѣжденіямъ, согласно съ своей совѣстью. Конечно, объ этомъ лучше могутъ судить другіе. Можетъ быть... нѣтъ, я думаю, что я правъ", сказалъ онъ утвердительно.

Въ этотъ же день Евдокимъ Никитичъ прислалъ Р-вой записочку: "Чувствую себя одинаково, т. е. не сплю и нътъ аппетита, но бываютъ и облегченія."

На другой день (26-го Января) докторъ Н. былъ у него четвертый разъ и засталъ его совсемъ плохимъ, ослабъвшимъ, говорящимъ шепотомъ.

Въ ночь съ 26-го на 27-го Января, когда Судаковъ уже спалъ, отсидъвъ свой срокъ до полночи въ четыре часа утра — Середа разбулилъ его со словами: "Судаковъ, Дрожжинъ помираетъ". Судаковъ вскочилъ. Они полощи къ койкъ, на которой сидълъ Евдокимъ Никитичъ. Онъ сталъ чуть слышнымъ голосомъ просить, чтобы они положили его, что ему такъ трудно. Они, боясь, чтобы онъ не умеръ тотчасъ же, если ляжетъ, уговаривали не ложиться. Но онъ жалобнымъ голосомъ сказалъ: "Что же, вы мнъ и помочь не хотите?" Они его положили. полежалъ тихо немного времени, потомъ сталъ махать руками, подзывая Судакова. Судаковъ подощелъ. Евдокимъ Никитичъ хотълъ что-то говорить, но уже не могъ. Потомъ у него на глазахъ показались слезы, онъ вздохнулъ раза два, потянулся и умеръ.





